# Поэты-Революции

Русская поэзия первых десятилетий Советской власти

о Великом Октябре









К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции



## Поэты— Революции

русская поэзия первых десятилетий Советской власти Великом

Октябре



Москва Издательство «Правда» 1987

#### Составление и вступительная статья Феликса Бурташова

Иллюстрации и оформление Валентина Горелова

П-4702010200-1346 080(02)-87 1346-87

#### CAVIDABLE WASPIKA DEBOTIONA

(Заметки о книге поэзии Октября)

Он был и есть начало всех начал, И мы тому свидетели живые, Что в этот день народ наш повстречал Судьбу свою великую впервые.

> Михаил Исаковский. 25 октября 1917 года

Перед вами, читатель, сборник поэтических прозваедений о Великом Октибре 1917 года, написанных русскими поэтами в первые десептиства Советтиским, асеятики тысяч строк стикотворения и позм баллад и песен, твиков и народних частушек, создателями которых были и активные участник исторических революционных событий, и те, кто в Октибре был еще слишков ию — члобастые малечия певьданбыл еще слишков и по-добастые малечия певьданках или с шашкой наголо сражаться за своболу пробудившихся к свету мыллионов трудового народа.

рамм, ядохную ее ин с чем не съравнявий аромат. Не позт, по бъльной пикатель, активнейший учатення гражданской аобим и социалистического гродистин и гражданской аобим и социалистического гродиения правидения и под пикателной и под пово одило на писам Всеводому Иванову так написам о судьбе литераторы того молодого времени: «Ти принадлежний к тому поколению пикателей, на долю которого выпала честь-счастье сказать первые слова отом, что пинесла доляму Ожтябонская воволюция».

С теми массами, которые вышли «строить и месть во имя ноой жизни, были и поэты, стоявше у кольбели советской позвик, ее активные строитель, они тоже были музыкатилими революции. И тем из икх, кому судьба вручила истипный поэтический талит, сужделе было стать первыми запевалами шилами, стать совето было стать первыми запевалами шилами стать по потравном поэтической советской образования в советской литература.

Нет сомнения, что знаемций и дюбящий поэзно читатель бе особото труда назовет миема поото, стяжи которых не полага осторых не по по ток образовать и по по ток образовать и по ток образовать осторых не по по ток образовать образовать образовать образовать осторых образовать образовать образовать образовать осторых образовать образовать образовать образовать образовать образовать осторых по ток образовать образ

А сколько блистательных произведений, подаренных поятческим генкем Октябрю, создаво в литератрах наших союзных и автопомных республик на всех без исключения языках и наречиях, звузнащих под небом Советской Родины. Не менее величественна и многотранка мировая Октябравая, сокровищина котоственна и многотранка мировая Октябравая, сокровищина котоственна и многотранка мирова. России мира туруал и фрастава паробов подниятся партическия с

Быть может, уже не в столь отдалениом будущем, ну хогя бы к столетию Белкого Октября поты и надагелы Земан соберут и подарят читателям чесе сто томовь октябрьских поатических хинжек. Но и тогда, уверем, это собрание не будет по ли и м ведь стихи об Октябре, Ленине, революции, свободе, интернационализме и дружее народов будут рождяться вечно.

После долгого отбора и обсуждений в эту кингу были включены стихи иебольшого числа русских поэтов. О выборе их имеи

и произведений судить самому читателю.

Менее всего книгу эту мыслимось видеть своето рода якадемическим маданем. У строто язучных книг своя высокая и отсетственная задача — рассказать все, в полном объеме, о творчествественная задача — рассказать все, в полном объеме, о творчествесилиот ползга явля о четко отобраниой — по тому яли якому обслидиощему признаку — группе поэтов. А товоря о данном сборнике, составаться так би сформудировал стоявшую перед и задачу: подарить читателям лучшие, опять-таки по его субъективному выбору, стяхи яз русской поэтической Озатбовами.

> Но воды идут, разбивая лед, Но падает ярый гром, Семнадцатый дышит над миром год, Увенчанный Октябрем.

> > Эдуард Багрицкий.

Эта книга совдавалась в кануи 70-й годовшины Великого Охтабря. Семь дестинаетий созидания коного мира былы а самом высоком поэтическом смысле слова «этапавы» большого пути», как образно сказал в одной из своих песем Михвали Светдов. И вместе со всем советским народом шагали по этому пути его поэты,

"«И идут державным шагом»... Эта чеканная строка из позмы А. Блока «Двеиадцать» стала своеобразным камертоиом одной из генеральных тем новой поэзии молодой Республики Советов — темы пути, всеного движения вперед строителей иевиданий дотоле страим социализма, пути через все преграды и трудиости — от описанных поэтом январских улиц революционного

Петрограда в наши — и дальше — дин.

Вот они идут, поды, взявшие власть в держаев в свои мозолистые трудовые руки, люди развых судей в ватядаю, во летом ной Родены, которую ми защишать, строить, возведятивать на века. Влок не случайвю нескомаю раз повторреет эту строку, полчеркивая торжественную поступь новых вершителей негорян, втимей— в строе в даже в звужании слов —слащится неотвера, втимость победы пового мира над миром старым («старый мир, как пес безродилы».»).

— Я. как-то взяй наутад песколько песен из числа самых попударимх н домим водом. Песия — быть может, самый демократичный жанр в поэзин — всегда процигана мстини на домим духом. Расподожны отобранизы песия в порядка ях кро-подогнического написания, в высерона, точее стои протигуального на реализироном музык блоковской поэмы в будущее. Вслушей на реализироном музык блоковской поэмы в будущее.

тесь, читатель:

«И ялут державням шагом».—«Смело мы в бой пойдем ва власть Советов».—«Съедна язов и плаля мы с Буденням холям на рысях на большие дела».—«Шея отряд по берету».—«Напаровоз, вперед дети!».—«Им жизян выходим навстречу навстречу труду и любину.—«Человек проходит как хозяни».—« «Идет войка народиза, священияя войка».—«Молодые, смелие ребята, на заре уходим мы в похаты.—«А до смертя—четыре шага».—«Я нагазо с работы устало. Я любом тебя, жизны, я хопавает останутся наши следы».—«Сегодня мы не на параде, мы коммунизмуна па туть».

Комечно, из месте процитированных песем могут быть и другие. Но суть, не сомневаюсь, останеств та же: революция продолжается, она идет через все семь десятилетий нашей новой, Советской истории, по пути, противушемуся из скрой и туманной октябрыской почи 1917 года, начатого красногвардейцами со взятия Зимието и вазешанного ими граждиши поколениям.

Навериое, можно развернуть подобиые «цепочки» (и не голько на примере песем), рассматривая и другие темы революциоиной поэзии, родившейся в епервое утро свободноб России», по словам поэта-красиотвардейца А. Вермишева, и всегда мы будем смиятелями меразпъзнисоти внутренией дотки и талмомин совет-

ской поэзин — от первых ее шагов до сегодиящиих дией.

Его рождение и влияние на судьбы народов всей планеты, на весь последующий ход мировой, или, как ее принято называть в науке, новейшей, истории исельзя сравиять с другими, даже крупномасштабными, истории исельзя праводами в другими, даже крупновая имперы, и коновый сокоз временно зовысившихся дичностей или даже народов, родился новый мир. И потому творчество поэто Октября с первых сто шагов можно без преусвеннения

назвать новаторским. Вся поззия Октября — это, если попытаться развериуть блоковский образ революции, многоголосый оркестр, хор разбуженных голосов поэзии, в своих лучших достижениях выразившей мысли и надежды, поиск и веру миллионов людей которые каждый по-своему вслушиваются в эту музыку новой жизии. Позты, представлявшие разные социальные пласты российского общества, разные политические взгляды и позиции, именцие различный уровень культуры и знаний, были елины в своем сопричастии к вершащимся историческим событиям. И каждый в меру сил и возможностей стремился выразить свое отношение к революции. Весь этот огромный, миогозвучный, порою перебивающий сам себя и убеждающий самого себя в реальности происходящего хор голосов обращался к революции от имени ее современников и в то же время был обращен в будущее. Он полжен был донести до последующих поколений, конм не довелось воочню увидеть Октябрь, его величие и трагедии, торжество его справедливости и горечь потерь, его героев и жертвы, невиданные планы и поиски путей и подходов к ним. Сквозь толщу лет - сквозь гражданскую войну. через лесятилетня 20-х, 30-х и далее годов в иаш с вами, современиик, день и еще дальше, уже вместе с нами, в грядущие века донести, «выкричать» неприкращениую, а потому совершенную в своей красоте правду об Октябре.

Об этом хорошо сказал Алексей Недогонов в сгихотворении «Завещание»:

Может, песни забудутся. Но следы Моего Человека будут ясно видиы под звездой двадцать пятого века.

Совсем не обязательно, чтобы в каждом из стихотворений, написаниям в те годы, звучали гордые и высоиме совлея—Октибрь, революция, свобода. Но их дух, их смися чутко жили в каждой строке, и эту высокую степень гражданского служения делу революции молодая позвив завещала поэтам новых времен. Ибо и это главное— неволюция продолжается.

Вслушайся, читатель, в строки молодого Виктора Гусева, который в канун 15-летия Советской власти пишет стихотворение «Октябрьский смотр» — о революции, совершающей иочной обход по Советской стране:

...Она проверяет оружне,
она проверяет людей.
И прежде всего она спрашивает
каждого из нас:

Под знаменем партни Ленина
илет ли рабочнй класс?

И в ответ звучат слова юных, тех, кто уже подхватил эстафету первых солдат Октября:

Наша приходит очередь
Революцию защищать.
Мы, ковечно, молоды,
Но поступь у нас тверда.
— Вперед,—
говорит Революция.
И мы отвечаем:
— Па!

Этн строки звучат рапортом и сегодня. И, быть может, удадяясь во времени от Октября 1917 года, они обретают все более громкое и ответствение звучание

Оттремели сражения тражданской войны. Иден и наелап революция сталь полиошател в мирную созывательную жижив первого в истории государства рабочки и крестьян. Эта низателька от сройка не была и не могла быть одномочентным действом, отрешится от старого мира, взяв штурмом штабы буржуазии, было подвитом высоким, но только пачалом большой и архислодомо работы по перестройке — сверху донизу — бытия и быта миллионов советских, долей.

иов советских людем. У Владимира Ильича, назвавшего революцию локомотивом истории, есть слова — в продолжение этой мысли — о том, что локомотив следует разоглять и удержать на рельсах?, Сделать это непросто, ибо на пути множество препятствий. Зодчий революции зорко провидал с удыбы и трудности, достижения и комбликти и комбликти.

всеобщего поссийского переуствойства.

Наш Октябрь — это йе только фиксированиям дата в легопис жизни человечества — 25 клября 1917 глод (7 ноября — по новому стилю). Смыса, который мы, советские люды, выладываем в это слово-помятие, когла произвосния и нишем его с большой буквы, намного шире, ечче и многогранией. Октябрь для исстоя и гражданская войця, и 30 клекабря 1922 глода — день рождения Союза Советских Созналистических Республик, и май 1945-голь, нестоя и пражданий стиль преды быт датария соверения первый а мире косменский подет. Это все дии, несдель, месяцы, голы, нес события, светаме и тратические, смы десятыели жизнольного событи, светаме и тратические, смы десятыели жизнольного событи, светаме и тратические, смы десятыели сместам жизнольного событи, сместам жизнольного сместам жизноль

Это же — и высшая задача нашей поэзии.

Народ вершил революцию. Его поэты словом утверждали ес праваду. С первых послеожнофьеких дией вы пекустела, доступно-го узкому кругу аристократов, поэзия превратилась в оружием масс, из поэтических салолов и кафе она выплесиулась на шумные площали и вокзалы, стихи зазвучали на политических митингах и в солдатехно хопах.

С ними, стихами и песнями, восставший народ порывал со старым миром — «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ленин В. И. Дневник публициста.— Полн. собр. соч., т. 35, с. 189.

приходит, буржуй» (В. Маяковский), с нями шля «в Красну Армию служить» (Д. Бедвий). Стихи поднимали на бой — «Наш паровоз, вперед лети! В коммуне остановье. Иного нет у кас пути— в руках у нас винтовка» (А. Безименский), отражали мечты о светлом завтоа — «Пусть там, где пуция грокогалы, споскойсь

сеятель пройдет...» (И. Ионов).

Октябрьская революция положила начало строительству обцества, тре складывался правственный клямат, прообраз человеческих вазымоотнощений будущего. Эта повая социалистическая правственность стала красутольным камиче реолюционного обиоваения жизни, а значит, и рождений ею повой социалистической позани. Ибо истипный полут уже по солое патуре сталеа народного», а па Руси поэт испохон веку — учитель, наставия, нопод значена реолоционной правственность, сам становноста частицей революция се кровным сыном и братом. Об этом говорят судьбы многк мастеров слова ято двожду.

Через сложности миропонимания вершащихся перемен про-

рывался к революции лирический дар Сергея Есенина:

Небо — как колокол, Месяц — язык, Мать моя — родина, Я — большевнк.

Бесповоротно вручня революцин свою лиру строгий классицист Валерий Брюсов, прямо заявивший о своем полном приятии новой жизии:

> ...Счастлив я, что был миой прожит Торжествениейший день земли.

С первых октябрьских рассиетов стал глашатаем реальности дадележанар Блюс. Слуств всего лишь гры месяца восле егоржественнейшего дия земли» он написал слою вершиниую позму «Двенадцать» и произкнутую верой в правоту в жизненсость посстром статью, своего рода мынифест поэта — «Интехлитенция и спорожения образания образания образания образания образания образания образания слою гоншения к социальному переворут, записка образания слою гоншения социальному переворут, записка образания сталон, всем сердием, всем соознанием — слушатье Революция».

И еще одно весмыя показательное высказывание Блока тех диев. Как бы предвосткияв вопрос, который поставых слугует пом- тя дав досятка дет позднее М. Горький — «С кем вы, мастра культуры?», Бакох, точкабший романтки в депошадный респрадный респрадный респрадный респрадный респрадный респрадный респрадный респрадный респрадный ставительного в предведений предведени

Вновь и вновь чуткий поэтический слук Блока удавливает в грохоте революции ее высшую музыку, перекрывающую все шумы и вопля событий. В стихотворении «З. Гиппиус», написанном в ответ на полученную книгу поэтессы «Последние стихи», книгу, пропитанкую ядом ненависти к революционному Октябрю, поэт

<sup>. 1</sup> Блок А. А. Избранные произведения.— Л., 1970, c, 532.

еще раз подтверждает свою неколебниую позниню на революци-

Высоко — над намн — над волнамн, — Как заря над чернымн скаламн — Веет знамя — Интернацьонал!

Примечательно и время написания этих строк — 1—6 июня 1918 года, дин, когда на просторах Росони разгоралнеь сражения гражанской войых

В зареве классовых боев, в книящем тигле переустройства всем многовскового уклада жизин, рядом с утверждением новых декретов, вместе с укреплением новых вазимоотношений между людьми, между новой государственной властью и отдельной личностью, росла и мужала молодая советская подзия.

> Веселись, душа Молодецкая. Нынче наша власть, Власть Советская!—

писал С. Есенин от имени впервые почувствовавших себя хозяевами собственной жизни миллионов русских мужиков — крестьян, солдат, мастеровых. И поэт имел на это полное повво.

Уже в первый год революцин поэт Василий Александровский написал строки, утверждающие веру народа в необратимость победы свободного тоуда:

> И никогда в метельном звоне, Среди овьюженных коряг, Твои ладони не уронят Завоеваний Октября.

А десять лет спустя представитель уже новой волны советской поэзии Дмитрий Кедрин напишет слова, в которых зазвучал голос первого поколения советских граждан:

> Всё для того, чтобы каждый, Смертью дышавший в борьбе, Мог бы тихонько однажды В сердце сказать о себе: «Я создавал это племя, Миру несущее новь, Я подарил тебе, время, Молодость, слово и кровь».

> > Не прежнею спесью наш разум строг, но новые песни все — с красных строк.

Николай Асеев. Кимая

Семнадцатый год — водораздел русской и всемирной истории. Весь мир раскололся на две соцнальные, идейно днаметрально противоположные системы. Из онов старого общества вырвалась одна шестая часть Земли «с названьем кратким Русь», и к ней уже стали неприложимы более мерки, с которыми жизнь

воспринималась еще за сутки до взятия Зимиего.

1917-й стал и водоразделом кеей русской позник. С ним в горинаю гражданской войны и дале из строительство социалыма ушла — это подтвердная история — дучшая, самая талантальная часть литературы страны. Не гримнайше реводовию, в испуте или с менавистью ушедшие в сторону или пожинувшие родониу, обактически вес потераям и свое поэтнежеское имя.

Новая Россия, іктерзавива пойвами и бедами, не могла существовать без молодой культуры. Плото бадо с длебом и жилаем, не хватало одежам и паровозов, но вчера еще не имевший голоса варод потребоват. «Денеш манина! Невольно вспоминается признами, сделанное Тербертом Узласом в его известной кинте «Россия по миле»: «В этой непостажают России, покописа, по пределения пределения по пределения по пределения по спектавления по пределения по пределения по спектавления по пределения по пределения по стабот денеш не по стабот денеш не по стабот денеш не по стабот стабот по стабот стаб

Речь шла о задуманной и осуществляемой по нияшкатива Максима Горького серин кинг «Всемирной литературы». Выдающийся английский фантаст, до сих пор поражающий читателей своими вымыслами и идеями, так и не смог поститнуть всей глубины рождавшегося в «российской мгде» нового образа мышлеияя, нового отношения обестшего мезаничность напода к духолчия, нового отношения обестшего мезаничность напода к духол-

ным сокровищам всемирной культуры.

Они были разними, поэты тех лет — выходим из крествии и прабочих, представятеля интеллегивни и размочнизых кругов. Но всех их, обружившихся с революцией, объединяла главная идея поэзин первых послеоитябреких лет — цася спочения, вера во всех поряживших на пред на пред

Грудью вперед бравой! Флагами небо окленвай! Кто там шагает правой? Левой! Левой!

Хочется обратить винмание еще из один примечательный факт. На фоне рушащегося старото мира каждый зикод, каждый день и час новой эпохи обретал сосбую духомую цену. Наверио, можно, собрав воедино стихи той поры, сложить из икх почти документальную детопись (зедень за двжом), написанную руссий поэтами—свидетелями рождения Советской власти. Смотрите, читатель!

25 октября 1917 года, в самый канун восстання, в большевнстской газете «Рабочий путь» рядом с лозунгом дня — «Вся власть Советам рабочих, солдат и крестьяи! Мира! Хлеба! Земли!» — были напечатачы стихи — позма Д. Ведного «Про землю, про волю, про волю, про мелье фагатачы стихи — позма Д. Ведного «Про землю, про волю, про мелье фагатачы стихи — позма Д. Ведного «Про землю, про волю, про мелье фагатачы стихи — позма Д. Ведного «Про землю, про волю, про волю, про землю в про землю в

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Узляс Г. Россия во мгле.— М., 1958, с. 29.

про рабочую долю». Революция с винтовкой в руках властио стучалась в двери истории, и рядом, с пером и блокнотом, стояла поэзия.

По изпешими меркам позму эту можно изазать репортажем с места событий. Говорите в ней о событаки последних предреволюционных дней, а завершается она словами ватора о том, что он сам не завет, чем окончится его произведение,— он уходит в бой протна засевшего в Зимнем последнего буржуваного правительства Россини:

Кончен, братцы, мой рассказ. Будет, нет лн — продолженье? Как сказать? Идет сраженье. Не до повестн. Спешу. Жив останусь — допншу. А погибну — что ж! Простите. Хоть могнлку навестнте.

Таково историческое и одновременно поэтическое свидетельство о последних часах старого мира. А наутро следующего дня А. Вермишев напишет:

> ПЕРВОЕ УТРО СВОБОДНОЙ РОССИИ Скоро забытое солнце взойдет. Верьте, товарищи, братья родные, Счастье оно принесет.

А еще буквально через день из-под пера молодого Рюрика Ивнева выплеснутся строки:

> Довольно! Довольно! Довольно! Кликушам нет места в бою. Весь твой я, клокочущий Смольный, Вею жизнь в тебе отлако!

Так буквально по дням поэты начинают создавать послеоктябрыскую летопись страны.

Было бы неверным полагать, что истоки новой поэзии, ее двере и темы рокалансь на сверешено пустом месте. Их можно проследать и в лучших произведениях предремодиционного периода, в первую осчердь в творучестве тех поэтох, му ей талант в полядом мере раскрылся после Октября (В. Маяковский, Д. Бедный и мазванием — продетарские поэты). А сели подходить к этой пробалем более выпымательно, то корин «наследенноств» Октябраны можно убедительно вывести из весто духа банстательной русской поэзии ХIIX века, начиная с Державных и Пушкина.

ской поэзни XIX веска, начиная с Державина и Пушкина. Не вававать дассь в лигентуровсяческие споры, умается, не стоит заявмать читателя разбором поэнций и «платформ», на которых стокал и теля иние поэтвеческие гурпивы, групики, объединении обрагства» и тому подобное, коги именно те голы отмеснательное представать и пределжения пределжения и направлений. Главное представляется в другом; имеслыко тюрчество того или иного поэта или групим поэтом ответало мыслям и умонастроенным сложной послеводимномной повы. Конечно, «первые скрипки» в музыке революционной поэзин по праву принадлежами мастерам, что инема стали гороломно советской аптературы и достойко продолжают ряд имен великих русских класскою прошлого столетия: Владимир Маяковской примаго советской достожение Владимир Маяковской Брюсов, Борк Пастернак, Николай Асеев, Владимир Лугокской, Маками Светлов, Николай Тихонов, целый ряд их современником и сексовкою поэзическом совото советской столе и в широкую поэтическую дорогу Александр Тварловский, Михаил Исаковский, Николай Заболоц-кий и другие.

Отворимся сразу; эти имена не составляют так называемых поэтические обобыма, вседа субъективно граничениме и епорные. В данном случае нам, читателям 80-х годов, уже правомеррия обобыма, вседа и в порежения предоставления и составления и составления

«работать» на социализм.

Нет сомнения, что большой, подробный разтовор о советской познит »евши витерския и поучительная. Но цель статым неколько вивая, да и место, отведению для нее, неволико. Поэтому стоит, кажестко, остановиться чуть водробнем на самых первых годах советской поэзни, анши на некоторых ее маправленния. В силдам советской поэзни, анши на некоторых ее маправленния. В силпозтах.

Не вызывает сомнения, что название, объединившее их имеиа, - не более чем литературоведческий термии. Появление пролетарских позтов и, отметим, их доводьно широкая популярность в первые послеоктябрьские годы (такой авторитет, как В. Брюсов, отводил им «завтра» — будущий день поэзии) отнюдь не случайно. Практически все они выступили в поззни еще до Октября и встретили его в большинстве своем активиым участием в утверждении его завоеваний на просторах России. Не будучи профессиональными позтами, они тем не менее хорошо знали жизнь трудового народа, его мысли, надежды, его язык. И. оказавшись в водовороте октябрьских событий, они, подчас не обладавшие высоким уровием образования, безоговорочно пошли в новую литературу, видя в этой работе свой пролетарский, партийный и гражданский долг пропагандистов нового строя. Как позднее вспоминал один из них - партработник и поэт Владимир Кириллов, «революция 1917 года явилась для наших поэтов величайшим праздинком. Мы снова запели восторженно, исступленно, кто как умел, а «умелн» мы плохо, но петь, кроме нас, было некому, а надо было петь во что бы то ин стало» 1

Ясно, что в этих словах слышится присущий этим поэтам максималим. «Неть, кроме нас, было некому» — в эпоху, когда радом с инми творили Маяковский и Блок, Есении и Брюсов, миожество других всликолепиых мастеров, не «подпадвших» под название пролетарских. Сегодия, за далью прошедших лет, можи понятья

и простить эту категоричность.

Да, в их творчестве было миого беспомощного, оно, если быть откровенным до конца, было во многом далеко от истинной поззни. Но это сегодия, из далекого далека, иам легче судить и срав-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Кириллов В. Стихотворения.— М., 1958, с. 10—11,

нивать, сопоставлять произведения, которые создавванеь порою в одно и то же время в разных уголках страны; но в разрушенной, воюющей России стихи эти не становнинсь и не могли, даже: по чисто техническим причинам, быстро стать достоянием широкого читателя, который мог бы сравнить их гогда.

Голод масс на культуру, жажда духовного просвещения требовали расширения активной деятельности поэтов, если угодно роста «количества» стихов. И, отражая непреложность этих тре-

бований, пролетарская поззия шла к народу.

Визанает уважение следующее обстоятельство. Поэты первых лет Охтяборя жили суровой жизных осного народа, но в позян доказ этой суровосты практически отсутствовая, сосбенно у правдинк». В ней пресобладам онументальность бытия, жишенияя всических бытовых черт и деталей. Появилось на утвердилось как отличительная черт про-гарской познат такое политие, как «космим».— стремление поэтов-космистов» (В. Кириллов, М. Гетума до Птайдтики, абстлар) на комитие потуществое человека тума до Гитайдтики, абстлар на комитие потуществое человека

В. Кириллов писал в стихотворении «Железный Мессия»;

Горы пред ним расступаются вмиг, Полюсы мира сближаются.

Ему вторил Михаил Герасимов:

Воздвигием на каналах Марса Дворец Свободы Мировой, Там будет башия Қарла Маркса Сиять, как гейзер огневой.

Павел Арский:

Мы, как стихня, грозно встали Из царства хаоса и тьмы...

Всюду — преобладание заглавных, как бы возвеличивающих смысл сказанного букв, всюду шнрокое «мы» — символ всеобщего полъма

Следует признать, что подобный пафос преобразователей мира, нашедший свое крайнее выражение в «космизме», коснулся творчества и других поэтов. Его проблески без труда можно встретить и у Маяковского тех лет, и у Брюсова, и даже у Есенина:

> Нам ли страшны полководцы Белого стада горилл? Взвихренной конинцей рвется К новому берегу мир.

Лексика пролетарской поляни сарособразиа. Она полня такси, споя и выржений, как «матежные раскаты», «сўнимі пакры, «сорысочистистьовый шторы» (или — буря), «слепаций вихры, «сольный груз», «прадник Сабобары», «аулкав», «савив», «савит», и им подобных. В этом, несомненю, сказывалось жгучее желаниельяй страна этом у пакрычный пакрычный страна пакрычный страна страна страна пакрычный пакрычный пакрычный страна пакрычный пакрычный страна па

> У нас у всех одна забота, Одной мечтою мы горим: Гинлые тундры и болота Мы в сад цветущий превратим.

Так писал в 1918 году пролетарский поэт Филип Шкулсв в стихотворении с примечательным для той поры названием «Гими коммунаров».

Что ж., можно говорить о не слаником высоком художественном уровне этой поэзны. Но без нек вартныя молдой сметской литературы была бы не полной н не объективной. И скажем прямо, среди произведений этого поэтического течения былы и истыные жемчуживы, которые и повыне составляют гордость нашей поэзни. Вспомните котя бы строки Н. Полетаева:

> Портретов Леннна не видно: Похожих не было и нет. Вска уж дорисуют, видио, Недорисованный портрет.

Илн знакомые всем с детства слова нз «Песни коммунаров» В. Князева:

Нас не сломит нужда, Не согнет нас беда, Рок капризный не властен над иами,— Никогда, инкогда, Никогда, ннкогда Коммунары не будут рабами!

И последнее. Продетарские поэты в порыме преобразования дебетантельности договирнавансь од требований увитохмати в се создавные до Октября богатства мировой и нашиовальной културы. Олятьт-каки вряд ан правомерно судить их по нормам и ваглядам сегодязниего для. Для нас призымы к отказу от Рафазя и Тотегев. Пушкина и Бала звучат наме кощунственно, как болезиенный бред, ведущий, свершиксь это, к духовому оди-чанно. А ведь тогда это было сели не поряб, то токой эреня, убеждением многих революционеров. Но, переболев этим, пролегами просто чатателя очень пумкие мысли. Она учала, что грудовать образовать образовать при просто за в просто чатателя очень пумкие мысли. Она учала, что грудова в повы просто чатателя очень пумкие мысли. Она учала, что грудова в провены дель сех трудавился, что чистот в открытость, непрямираность и бескомпромиссность принципов революция з борьбее о алом — непрямиесное требовать образования мира.

И главное — она учила мечтать. Мечтать и строить тот мир, которого достони трудовой человек. Хочется обратить винмания читателя на одно стикотворение А. Безьменского, которому принятому в нашем литературовеление двежлавлявайм по повъекамъ отведено место на «полке» комсомольских поэтов. Вчитайтесь, ято написал в стикотворения «На штурм небес» (чем не загодовок на вреенала «космизма») автор уже популярной тогла песня «Мололая твадила».

Я для взлета в космос Колесинцы выкатил. Колесинцы быстры, прочны и легки. Я доставлю людям с Солнца вечный двигатель, Понвезу на Землю Массовы станки.

А ведь написания эти строки в 1920 году. Разве мог гоглациий комсоможен зайть, что ве колективами, наголячере свором лет аппараты, послание влодьми в космос. Не знал он чувствовал, что это специится. А что? Может быть, космост быть, высовать можно выпушей о полетая, явых космомають от ток в своемы можно выпушей о полетая, выковать об своемы можно выпушей о полетая, выковать об своемы можно выпушей с вотоды на преседение умежи кулокистейной литературы.

Не правы те, кто утверждает, что молодая советская поэзия сплощь представляла собою плакаты и лекларации. Возьмите хотя бы стихи Д. Бедного, которого критики часто обвиняли в подобных «грехах». Можно по-разному относиться к сго стихам, многие из которых он открыто озаглавливал «агитками», но не надо забывать и о времени, в котором он жил. Недаром его часто называют классиком короткой, но сложной и важной поры военного коммунизма. И нельзя отрипать, что он сумел ухватить, услышать в разноголосье улиц новой России грубовато-веселые, пересыпанные пока еще малознакомыми «культурными» словами разговоры солдат и крестьян, мастеровых и прачек. Д. Бедный услышал новый язык и в доверительной, беселующей форме обратился к народу на его языке. В умении объяснить, растолковать людям, по большей части тогда еще неграмотным, законов и декретов новой власти - в этом, а не в декларативности сила и суть его агитационной поэзии.

Не случайто в 1923 году, поздравляя поэта с орденом Красного Знамени, его коллеги — журналисты «Правды» писали, что он «первый прорвал вековую духовиую блокаду народных мас буржуваней, которая не давала к ним доступа художественному слозу... Он первый собрал многомиллионного рабоче-крестьянско-

го читателя и показал другим путь к нему» 1.

—«Разгромиям атаманов, разогнали воевод и на Тихом океане свой закончини втохдо. Тогомен — вткоря добелы в тражаляськой войне. Вихри атак сменились будивим восстановления и строек. И многое из того, что виделось голубыми городами возбилия, предстало в образах конкретных, земных трудностей, повесценаная жизны была слишком далека от пафоса песен. Приние и не сразу и не до конца понятый многими. Непреложивые законы общественной перестройки требовали новых подходов к их претаюрению в жизнь. И тоже Д. Бедный в «Главиой улице», на которую вышел 4 Новый Хозяния, зава именно х тому:

Революция, герой, литература.— М., 1969, с. 181.

Красиого фронта всемирная линня Пусть прерывиста, пусть не ровна. Мы ль разразимся словами уныния? Разве ие крепиет, не крепиет она?

Борьба за утверждение реполюции потребовала отбросить ставшие уже привычимым абстражитые поятия — «вольный труд», «штуры небсе», «бескрайнее море поводы» и тому подобное. Годол и бесправоринан, разружа в малограмогность, борьба с контркретной, часто черной, по всегда честной работе на конкретных 
трудовых местах. Становление напа рождало повую ситуацию на 
всей линни на красного фронта» страны. Ибо, как подчернива 
дении на привере француалской революции, опедсость победы 
шкурных интересов над слинством народных масе болке серьезия, 
мак познят отоке выдела зту строзу:

Только тот наших дней не мельче, Только тот на нашем пути, Кто умеет за каждой мелочью Революцию мировую найти.

(А. Безыменский, О шапке.)

А провидение поэта позволило Маяковскому уже в 1922 году написать:

...там, впередн,

может новый Октябрь случиться,

Январь 1924 года принес всенародное горе — под Москвой, в замеженных Горках умер Владимир Ильич. И если ленииская тема жила в советской поэзии с первых дней Советской власти<sup>1</sup>, то

1 В этой связи, думестея, интересным для читателя будет такой факт из интории мировой литературы. Выдающийся поэт Индии С. Бхарати (1882—1921 гг.) уже из есдьмой день после Ожтобрьекого востании каписа, стяза, в которых в традиционной для ието адлегорической форме воспеча—первым в индивой поэтом для и поряму ставор; в Д. Иленны (14 ноября 1917 года—то волому ставор;

Этот край так необычен, необычен в нем народ. Сбросил он совсем недавно зла невиданного гиет.

А глава того народа честный, мудрый, словно бог,

Уничтожить мир жестокий, мир людских болезней смог.

Управляет государством семь всего лишь славных дней, Но страна уже иная,

нет страданий больше в ней. (Перевел с тамильского Аиатолий Парпара.)

И это написано в дни, когда информация из революционного Петрограда почти не попадала за границу. Такова была призывная сила ндей народного восстания в русском Октябре, потрясшая весь мир.

после января она обогатилась новыми красками и гранями. Можно прямо сказать, что тема Октября, тема Революции и тема Ленина неразрывны и взаимопроникновенны. Октябрь — Ленин — народ — таков монолит, на котором строилась позня Революции.

Этой высокой теме отдали свою музу, свое сердце все ма-

Владимир Маяковский (1924 год):

Улица будто рана сквозная, так болит

и стонет так.

каждый камень Ленина знает

по топоту первых

октябльских атак.

Сергей Есении (1924 год):

...— Скажи, Кто такое Ленин? Я тихо ответил: «Оп — вы»...

Валерий Брюсов (1924 год):

Мир прежний сякнет, слаб и тленеп: Мир новый — общий океан — Растет на бурь октябрьских: *Ленин* На рубеже, как великан.

Три поэта, строки одного лишь 1924 года. Они взяты из огромного количества стихов. Это цитирование безгранично, как безграпична любовь народа к гепию революции, вождю, учителю, «человечнейшем из людей».

Столь, быть может, большое винымие, которое эдесь уделено пексторым моментам, въкзаменным из мении советской позни послеоктабрьских лет, представляется правомерным. Опо вызвано месланием еще раз пскотреться в один из наиболее сложных периодов ее становления, утверждения новой, новаторской — по сарржанию п формам — позни, Именно в том времени можно умадеть рестип, давшие такой болгали в благодатный урожай подет горатиста всегда вейкаме советская культура, сегодать в будет горатиста всегда вейкама советская культура, сегодать в бу-

Здесь нет и не может быть упрека поэтам последующих поколений. Просто первые были первыми, а быть пнонером или разведчиком всегда труднее.

В годы гражданской войны и пачальных побед социалимы, пескотря на все трудности, окрепла и дала дивительный цвет завязы множества талантов русской литературы первых советских дестиделей, Это были, по крылатому выражению Мажкорского, поэты хорошие и разные: Выли среди них романтики и философац, в их стихх лириях сотутетсявовал эпосу, а чеквиность жадесических размеров братальсь с фольклором улиц и частущиками. Впрочем, трудио «прилентвъ» к таланту истиниюму одномерный арха типа «оп был романтиком», «врко выраженный философ» и так далее. Да и правомерно ли это? Не обедиват и подобная срасфасовка» сокровищиниу нашей поэзни, у которой единетенний козани — виниательный друг-чататель? Не отсола им, между прочим, и отнечаемое в последние голу падение интереса к поможений? Всеменный доста и подобрания могодых поколений?

Читатель любит поэзню ецеликом». Намеренно не привожу здесь фаммлин любимых поэтов, поскольку о каждом из лих с полным правом можно сказать, что он и философ, и романтик, и агитатор. А если это не так, то поэт ли он? Попробуйте, уважаемый читатель, вот так полойти к стижы любого из ваших лю-

бимых авторов,

20-е, 30-е и последующие годы — период складывания в советской позинь образа нового человека. И уже потому только она вся заслуживает высокого звания — реколоционной. Новый человек, патроилиз и интервационалния, оргатето народов, самоотверженный труд на самих себя, защита мира и свободы, слитность судеб Родини и твоей, дичноб, вот лишь искоторы матистральных путей раущейся вперед поэзин революции и социальныма.

> Делил луга, взимал налог, И землю нарезал, И свято линию берег, Что Ленин указал.

Разве сульба персоиажа из поэмы Твардовского не есть символ пришедшего в этот мир иового человека? О нем и о земле, которую «завоевал и выиянчил»,— главиая песиь советской поэзии, ведущая мелодия в музыке Октябоьской революции.

Всей планете делая погоду, мы в плоть одели слово «Человек!»

Николай Майоров, Мы

В предисловии к старому, давно уже ставшему библиографической редкостью сборинку «К мировому Октябрю» видайл деятельроссийского и международного коммунистического движения Феликс Кон написал: «Весь мир голодных и рабов», оказечения отнем революции, двинулся в бой, и пламя Октября своими лучами осетным мира.

Разум «словечества, объективные, необратимие закомы развил тия вемной цианазации жалая респлоцию. Нег, не обзазтельна России, скорес, где-инбудь в развитой по тем временам Европе. Но гений Ления обазался наиболее дальноориим — брешь в крепостных бастномых староть мира Омаа пробита в смем сложен образовательного предоставления образовательного перия стала первой на планете страной, где трудовые мяссы взяля власть в свои руки. И лучшая часть землян восторжению привестнововал это эпоклальное собтие, увядев в ием прообраз Омащего мира. Известны и часто цитнруются проникновенные слова мудрого француза Ромена Роллана, который еще в самый канун Октября писал, обращаясь к русским революционерам: «Идите впереди! Мы последуем за вами., Помните, русские боатъя, что

вы сражаетесь и за себя и за нас» 1.

> О вечном мире всей вселенной, О воле братства и любви Запела ты самозабвенно Народам, гибнущим в кровн.

А Александр Блок в «Двенадцати» выразил ту же мысль в словах солдата, суть которых поэт, несомиенно, уловил в общей музыке революционных улиц Петрограда:

> Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем!..

И это стремление было всеобщим для тех дией. Уже потом ход событий воказал, это искренияя вера во всемирную революцию — всеоду, срязу и одновременно — не могла быть подкрещена реальностиям общественного развачитя. Но в этом, в слеебути добром желании миллионов российских граждан, которые, как апоследствии съежет одни из шодохоских тероев, все обыло острены на мировую революцию», не было и тени агрессияных намерений, в чем виталиси и повые пытатого убедить мир мокаты антисоветняма. Эта гумания вера шла от нетерпения раз и навестар зараделатыся с всюченой неспраединостью обдить обман и грабем, и поделиться плодами этой победы со всем человечеством.

Роскийская «заостренность на мировую революцию» звала и миру и сотрудичеству, коню примером она как би псоидлава привет еплеменям, что века враждовали (В. Бросои) «и шар эемной спаютить ими суждено». У Блока в «Свифат» (1918 год) мы ими дин — дин с примером примером примером при ими дин — дин средния 80 г. что. Остроно за мир в наши дин — дин средния 80 г. что. Остроно за мир в наши дин — дин средния 80 г. что.

> Придите к нам! От ужасов войны, Придите в мирные объятья! Пока не поздно — старый меч в ножиы, Товарищи! Мы станем — братья!

Товарищи! «Пока не поздно!» — сегодня этот отсчет сжимаюшегося времени особенно важен и безотлагателен.

В противовес антисоветским мифам о дикостн восставших русских поэзия Октября выступила за действительно равноправ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Роллан Р. Собр. соч., т. 13.— М., 1958, с. 78.

И полятио, что эта диния не могла не встретить отклик и вазанмополивание в творчестве революцию илих поэтов всего мира. У нас немало хороших литературоведческих работ, в которих глубоко исследовани луги в формы мощного взаимопритажения поэзий разных народов, влияние поваторских открытий осетских поэтов на призвадеения их зарубемых коллет. Здесь же позволим себе привести несколько примеров, полтверждающих достатоваться в стратить действительности, одинаковые имери. Загановают в стратить действительности, одинаковые живания, к удинительных соппасниям истолько в технятике, по в сожетах, агративаемых уми.

Особенно хорошо просматривается это в стихах европейских поэтов. Вот, например, строки из раинего Иогаинеса Бхера. И рядом— стихи нашего поэта-«космиста» Владимира Кириллова.

И. Бехер «Первобытный человек»:

Мы мечем горы. Наши пульсы гулки. Рука— наш меч. И панцирь— тел латунь. Хватай смедей лугов златые сколки, На шатком мчись вперед плоту.

(Перевод В. Нейштадта.)

В. Кириллов «Мы»:

Мы несметные, грозные легионы Труда. Мы победим пространства морей, океана и суши, Светом нскусственных солнц мы зажгли города, Пожаром восстаний горят наши гордые души.

И там и тут гигантские масштабы, та же раскованность восстающего духа, та же уверенность в правоте своего дела. Совпадення пусть и несколько абстрактивье в этом примере не саучайны — революция вершилась в Советской республике, ею был наэлектувьован воздух Германии начала 20-х годов.

Но вот пример из индийской позник Шубханичоларо Мухкопадакай – активный участник национально-совободительной борьбы своего парода против британского колоиваляма, поэт-коммунист, пинциий на бенгальском языке, так определан трудивай путь своей родины, давая ее людям верный компас на этом путк:

> Левее, левее, левее, брат! Слева — заря, справа — закат, Слева — единство, справа — разлад, Слева — расцвет, справа — распад. Левее, левее, брат!

> > (Перевод С. Северцева.)

Безусловно, за строками индийского поэта читатель отчетливо слышит чеканность «Левого марша» Маяковского, чье вли-

яние на творчество поэтов мира очень велико.

Совпадение тем его поэзни и поэзни индийского коммуниста несомненно: ведь оба поэта, пусть в разное время и на большом расстоянии друг от друга, выполняли одну и ту же задачу -- указывали своему народу путь в революцию, к освобожпочино

И еще один пример — из современной поэзии сопротивления борющейся Южной Африки. С ним автор этих строк столкнулся при работе над переводом стихотворения поэта АНК Кумало «Бизнесмену из Лондона».

Молиый франт.

спекулянт. , бизнесмен,

паук.

веселись в шикарной вилле. в Сохо иль на Пикадилли, но взгляни вокруг... В золоте и бриллиантах... среди слуг-официантов оглянисы Среди рябчиков и джина в ресторанах и гостиных БЕРЕГИСЬ! Мы конец положим, клоп, твоему обжорству

хлогіш

Встретившись через некоторое время с поэтом, я рассказал ему о поразившем меня совпадении его стихов с двумя, ставшими классическими строками Маяковского: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». Поэт удивленно посмотрел на меня и спросил: «А разве эпиграф вам ничего не

говорит?»

Оказалось, что в рукописи стихотворения Кумало предпослал ему именно эти слова Маяковского, но в издательстве. выпускавшем книгу, по которой делался перевод, эпиграф был снят.

В приведенных выше строках немецкого, индийского и южноэфриканского поэтов тематические (и даже строфические) совпадения в общем-то понятны: все они - коммунисты и, нет сомнения, так или иначе были знакомы с советской поэзией. Но есть примеры подобных совпадений, когда о таком знакомстве говорить очень трудно. Вот пример - тоже из современной сражающейся поэзии Африки.

У зимбабвийского поэта Альфреда Мангены есть примечательное стихотворение «Комиссары прокладывают, путь»;

> Эй, смелые комиссары, Прокладывайте дорогу! Вы - авангард революции, Вы - голос ее илей.

Искра надежды, сознательности, Действие и решительность,— Вы впереди, комиссары, В жизни — всегла и везде.

Невольно вспоминаются строки из раннего А. Прокофьева → «Комиссары»:

Комиссары в латаних шинслих, Полпожелных брезентовым ремнем, комиссары, педшие в место. Тамия раз крещенные отнем! Тамия врагоь, как тучк, пависали. «Смерть им» — Революции прика., комиссары, комиссары, комиссары, станости, комиссары, комиссары, станости, станости,

Революционния борьба народа против расистского режима бышней бълкий Родеми, активным участивком которой был поят — командир партизанского соединения (в одном из беев оп паят сметрых хъръбрых), вызвала к живня пеобходимую реаличесть — работу комиссара, шитатора, пропатациста идей и родной брат и товарищ по оружию русских комиссаров далем отражданской войны. И в этом — продолжение мировой революции.

Долг наш — реветь медногорлой сиреной в тумане мещания, у бурь в кипеньи. Поэт встда должник вселенной, платящимй на горе на горе

и пени...

«Монм детям вместо завещания. 1920 гол. Москва»

Надпись на первой странице экземпляра первой Конституции РСФСР, сделанная А. Д. Цюрупой наркомом продовольствия в первом Советском правительстве, возглавлявшемся В. И. Лениим.

«Надо как можно трезвее, ясиее, наглядиее дать себе отчет во долж и то пменно мы «доделади» в чето не доделади: тод в тодова останется свежев, не будет ни тошноти, ни выдоля, ни 
унания». В этих совых Налича статура пределать не 
унания». В этих совых Налича 
реалича пределать пределать пределать пределать совется 
реалича — неста ускорение, она —его симов, и наш долг — 
долг прододжателей Октября — сведать псе, чтобы слова «позавшая нас Революция нижела не статура в веках» (С. Мусанов) стали деняюм, который мы с честью вручим идушим восела поколениям.

«Мы» — страницы история»,— писал Кирсанов. Да, мы — частна встория Родния, мост, евззующий воснию завоевания прошлых эпох и далыейций расцвет в грядущем. И потому вежасмом граждания и патритоту давеко не безраздичног, как и куда двимется революцию образдаются безраздичног, как и куда двимется революцию образдаются с мортамующий 10-астие ОСтяборя:

Сегодняшний житель, а, может быть, вопрос этот — проинцательный взгляд в наше время — обращен и лично к тебе?

Вся поэзия Октября — для тебя, сегодиящийй, в большинства мужества и отнати отнов и делов (а ниле — уже и прадклов!), но и одновременно смело бери из оскровящияща выстраданного и обретенного реалющей опыта все то лучие, чем была сильна и справедлява эпоха Октября. В этом — глубокая потребность нашего сеголящието для, которому, как путняку, вдушему в го-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 417.

ру, постоянно нужен глубокий, живительный вдох чистого воз-

духа Октября.

В автобиографической кинге «Человек и время» Марията Шагиния делится со своим читателем: «Волух тех лет Кто дышал им — в их так мало осталось, все меньше и меньше, голь учосят их, а с имми уходит и память, когорую пельзя наследовать, нельзя передать в наследство непередаваемую общественную атмосферу для дыхания. Ми взучилысь сохранить энерог Солина, сохранить энергию падающей воды, ио внертию той простоты, чистоты подлужа, когорым дишали старые большен ки.— как, в каких сложных аппаратах сохранить ее для потомкой?»

Хочется верить, что таковые «аппараты» есть, они будут «действовать», если мы сумеем сохранить и приумножить нашими делами сегодия эту живительную атмосферу, дазышую заояд

энергии для дальнейшего полета вперед и выше.

Октябрь обозначил новые формы жизни всего общества, которое вот уже 70 лет даст первым по непроторенным гутаства и решва грандиозные задачи, празднуя свои достижения и беспошадно анализирую опибки, незибежные в великом наше Усовершенствуясь и перестранизась на ходу, ускоряя его, оно явает собой пример для дружей и единомишелениясь вызывает грах и ненависть у тех, кто не желает понять и принять непреложные законы общественного развития.

Каждолиевно обращаясь к богатетву денникой мисли вспомини, что в револющия Владимир Ильаче в первую очерель подчеркивал ее созивательные начала — присущие ей потенциали возрождения и обновления, бог писла, что только в сознательной, творческой работе масе сбеет ключом обновлющаяся, соевщенная револющей жизнь» ! Именю такой подход все босшироко предъявляет к нам наше время — время перестройки, время ускоренцого продяжения родини Олтября в будуле.

Вчитываясь, вслушнваясь в голоса и мисли наших современников, видишь: дух Октября жив. Среди множества публикаций, типичных для наших дней, встретишь и такое письмо простого гражданина нашей страны— око взято из будинчигого, срабочего» номера «Товаяды». В нем как бы сколденсирована жизиенная

установка человека нашей эпохи:

«Мие повезло. В селе, где я родился и рос, большинство мужчий былу чрастниками революции, Гочец мой помогла красным партизанам, за что был жестоко избит шомполами белоказаков атамана Дутова. Мой даля Сергей, член большевитской партии, участвовал в разгроме Колчака на Урале. Вот то «зерно», которое пало в мою аушу...»

Здесь ответ на высший вопрос о смысле жизни человека — «мие повело». Эта жизненная исповедь — тоже страничка из непрерывной летописн Октября, ее с полным основанием можно назвать современиым «стихотворением в прозе» — в нем та же

музыка нашей революции.

Сегодняшние дела сопрягаются с делами Октября, выстраиваются в колонны, идущие по освещениым его лучами дорогам. Вместе со своим народом идет и его поэзня.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 283.

Я участвую в напряженье Всей эпохи моей, когда Разворачивается движенье Справедливости и труда,

Так говорит Миханд Светлов в стакотворении «Жили поза». Он же, правлаванся в мойом к Родине, как стариня говарица звал молодежь учиться у Ленина: «Если Ленин—чистейшей жоловск на свесе — персетанет быть твоим веркалом, от тоем свесе — персетане быть твоим веркалом, от тоем свесе — персетане объекта и постаков и постаков и компожентов по постаков и постаков и постаков и постаков и к самопожентовалию, к любя, к меншине так, чтобы свыме к самопожентовалию, к любя, к меншине так, чтобы свыме с тобой самыми объяковенными вовонажежения одали себа рядом

Мальчники 80-х, чем вы ответите молодому духом Миханлу Аркадьевичу?

Плавный ответ, который Октаброская революция дала на вопрос истории отом, является ли она случайностьм, счатагомь в процессе развития цивникавации или же ее свершене—есть объективное съедствие протресса цивникавации, еводится в общемто к следующему: если люди хотя бы однажди почувствотрали и поняли в конкретиба дебствительности, что они мого быть равноправными товарищами по устройству, организации и управлению сосъе жизнью, то уже цирто вигра и инкогда на может лишить их осознания этой реальности. Помните у Симонова в «Смые артила-реиста»:

Ничто нас в жизни не может Вышибить из седла! — Такая уж поговорка У майора была.

А ведь майор вместе со своим другом «дружили еще с гражданской, еще с двадпатых годов, вместе рубали белых шашками на скаку». Вот тогда-то, в вихре коизриейских атак, и родилось это чувство уверенности в правоте и справедливости дела, за которое повязда одажаться Реводюция.

Но строить вовую, социалистическую действительность, учит Лении, не означает, проглав бывших ботачей— промыщиенняков, куппов, сановияков, закватить их ботатства и власть. Напротив, и в этом принципального мышения: не стяжаетельство и потворство состевенническим инстинктам, по абсолютое раскрытие всем стубни духа и знавий, отдача всего ботатства в раскрытие всем супупу духа избанка быть и знавий, отдача всего ботатства трудащему человему, который сохранит и приумножит эти ботатства.

Отсода и заповедь Октября: наряду со всемерным удучиснием жазня турмового чедовека должно быть воспитаю и уселено всемы всеобщее отвращение к нетрудовому образу жазна, ко всеямуя сще не вытравлениюму до конно бартту, межны, ко безиравственно: в нем, в его генах зранится водможности врата в мир неравноправия и вражды. И потому уважение к истинно человеческому достоинству всооместимо для нового человека с котумовыми правыелизми. Уроки революции учат нас, что одним на главних фроитов социальных преобразований въвляется неустания, повсемсеная и касающаяся век борьба с борократией и чавиством, разболативностью и зогомом, равномущием и разчеством. Так ставила ответний преставиления и предусменном деятельностью должно в предусменном деятельностью с предусменностью в предусменность

И шел бы я, в делал я Великие дела. И эта проповедь моя Людей бы в бой вела. И если будет суждено На баррикадах пасть, В какой земле — мне все равио,— За нашу б только власть.

И где б я, мертвый, ни лежал, Товарищ Моргунок, Родному сыну, завещал: Идн вперед, сынок. Иди, сынок. Расти большой. Живи, сынок, учись. И стой, родной, как батька твой, За нашу власть и жизны

В замечательной кинге «Колокола памяти», написанной Всеволодом Цюрупой, сыном первого советского наркома продо-

вольствия, приводится такое воспоминание:

Анатолий Васильевич Луначарский, нарком просещения, философ и лигератор, запязо, кекусств в блестящий оратор, был послав на хлебозаготовин. Маленький Всеволод однажды, гуляя, встретня ето, Туначарский ещено по Кремлю, только что вернуввет поседки, в броках, заправленных и сапота, в помятой доль, отто по очень устах.

 Здравствуй. Ну как, музыку слушаешь? (В квартире Цюрупы нередко звучал рояль.) Всеволод ответил, что сейчас

нграет только сестра Валя.
— Вот и я сейчас са

Вот и я сейчас слушаю совсем другую музыку, — и он ушель,
 Вслушивайтесь в музыку Революции и Вы, читатель, вслушивайтесь, как завещал Блок, — «всем телом, всем сердцем, всем сознанием».

И пусть этот скромный сборник станет для Вас помощником на этом пути.

Феликс Бурташов

Русская поэзия первых десятилетий Советской власти

о Великом Октябре





### <sup>—</sup>Александровский<sup>-</sup>

(1897—1934)

Взрывайте, Дробите Мир старый! В разгаре Вселенской Борьбы И в зареве рдиных пожаров Не знайте Пошады — Душите Костлявое тело судьбы!

Рабы!
Зубами
Рвите порфиры,
Топчите короны владык!
Закованы руки, есть — лбы!
Лбами
Разбейте кумиры,
Чтоб в пламенном мире
Горланил набатный язык.

Довольно Бесцветных иллюзий! Голод Проклятый В землю воизает свой клык. Пусть добровольно Навеки сольются в союзе Молота И штык.

#### ИЗ ЦИКЛА «БОРЬБА»

С рук не смывая сажу. Винтовку крепче стисни. Протяжно пусть в сторону вражью Зловещая пуля свистнет! Слушай! Слушай! Слушай! На посту своем будь до конца. Посылая кусочки свинца В их серые, жирные туши! И помни всегла одно: Поражения быть не лолжно! Вспомни: кто ты?.. Ты - начало всему, что есть!.. Без тебя будут дни пусты, Не будет нигде красоты. Месты Красная месть! --Вот твой закон И ночью и днем... Прошлого черный сон Выжги безжалостно огнем!.. Слушай! Слушай! Слушай! Твое достиженье — победа. Хозяином мира быть! В час битвы ты всем повелай: Никто никогда не затушит Священное пламя борьбы! 1919

#### вожатому

В. И. Ленину

О, верти же, верти колесо Неслабеющими руками, Перевесим чашу весов Мы пронзенными пулями сердцами.

Передвинь в «быстроту» рычаг, Оглуши этот сумрак сиреной,— Старый мир завяз в ночах: Он не выкарабкается из плена. Пусть, разрезанный грудью стальной, Обессиленный ветер застонет,— Перевернувшему шар земной Не страшны ночные погони!

Миллионом золотых поясов Опоящет Вселенную пламя... О, верти же, верти колесо Неслабеющими руками.

1920

### МЫ

На смуглые лалони площадей Мы каждый день расплескиваем души; Мы каждый день выходим солнце слушать На смуглые ладони площадей...

Что горячее: солнце или кровь? Оно и мы стоим на вечной страже, Но срок придет, и мы друг другу скажем, Что горячее — солнце или кровь...

Мы пьем вино из доменных печей, У горнов страсти наши закаляем, Мы, умирая, снова воскресаем, Чтоб пить вино из доменных печей...

У наших девушек бездонные глаза, В голубизну их сотни солнц вместятся, Они ни тьмы, ни блеска не боятся,—У нациях девушек бездонные глаза...

На смуглые ладони площадей Мы каждый день расплескиваем души; Мы каждый день выходим солнце слушать На смуглые ладони площадей...

1921

\* \* \*

Верю я — мы грядущее вынянчим На своем трудовом горбу; Не беда, если солнце не нынче Запоет в золотую трубу.

33

Не беда, что на сердие ссадины, Что расшиблено много лбов,— Скоро к черту слетят перекладины Под напором с последних столбов,

Да, еще очень много старого, Еще голод трясет за плечо, Но не наше ли вспыхнуло зарево Над Европой кровавым мечом!

Что ж бояться, что зубы оскалены Побежденною ночью на нас? — Перед нами сияют проталины, Перед нами смеется Весна.

Напрягайте же разум и мускулы, Закаляйтесь огнем трудовым, Чтоб могло Воскресение русское Воскресением стать мировым.

Мы возьмемся за труд не со стонами,— В каждом есть сокровенное масс; Будут звезды веселыми звонами Перед утром приветствовать нас.

И когда перед нами открытая Заалеет дорога к Весне, Будет каждым достаточно выпито Солнцепесенной радости дней...

Верю я — мы грядущее вынянчим На своем трудовом горбу; Не беда, если солнце не нынче Запоет в золотую трубу.

# 1921 ЛЕРЕВНЯ

Отрывок из поэмы

Все те же ветлы сучья клонят, Но зимний день уже не тот, Собачий лай в метельном звоне Тоскою душу не зальет... И пусть в глазах сухих и строгих Еще не выветрилась муть,— Распятый на глухих дорогах, Ты солнечный увидел путь.

И пусть в избе заиндевелой Услышишь ропот старика, Ты не раскаешься, что сделал Народный дом из кабака.

Пусть хлеб замещая на соломе, Пусть лапоть вместо сапога, Но никогда уже не сломит Твою настойчивость пурга...

И никогда в метельном звоне, Среди овьюженных коряг, Твои ладони не уронят Завоеваний Октября.

1921

Я

Я выпил сотни солнц. И все мне мало. Всё мало мне. Но сердце не грустит. Я никогда не рассыпаю жалоб По пыльному и долгому пути.

Сегодня — даль, а завтра — плен и скорби, Сегодня — тьма, а завтра — блеск и зной, Но никогда своей спины не сгорбил Я от усталости и тяжести земной.

Снега, и пыль, и терпкий запах гари... Звенят шаги. Я дерзок и упрям. Я всеобъемлющий, чье имя— Пролетарий, Идущий к новым солнцам и мирам.

#### КРАСНОАРМЕЙНАМ

Вам, непобедимым,-

Семнадцатый, двадцатый, двадцать первый. За годом год. А кровь поет, звенит... Кто говорил— истрепанные нервы Не выдержат в ответственные дни?!

В туманное окутанные люди, Такие незаметные в быту, Сказали миру властное: «Да будет!» — И пригроздили старое к кресту.

Колчак, Деникин, Врангель... Не сочтешь их... И пусть... Им РСФСР не задушить... В глазах, таких глубоких и хороших, Во что бы то ни стало победить!..

Да, техника, французы, англичане... У нас — старинная винтовка и наган, Но посмотрите: чем горят в тумане Глаза, пылающие на врага...

Еще одно: пусть знает эта свора — Мы не сладим позиций Октября; Кто был в огне, тот чувствует, что скоро Всемирная расплешется заря...

Семналцатый, двадиатый, двадиать первый. За годом год. А кровь поет, звенит... Кто говорил — истрепанные нервы Не выдержат в ответственные дии?!

1922

\* \*

Ну да, люди все такие, И я быть таким не стыжусь,— Тот Нью-Йорк любит, этот — Киев, Кто в Америку верит, кто — в Русь.

Каждый где-нибуль, чем-нибудь занят, Солнце пьют и китаец и сарт, Но ведь лучше быть нищим в Казани, Чем в Париже иметь миллиард. Эти степи, что дышат песками, Эти рощи, что сеют грусть... Кто же, кто же поднимет камень На мою беззакатную Русь?..

Был Октябрь. Было шумно и дымно. Была осень, а пахло весной... Никогда не смог бы я выменять Синеглазый мой край — на иной.

1924

# -Алтаузен

(1907-1942)

## БАЛЛАДА О ЧЕТЫРЕХ БРАТЬЯХ

Иосифи Уткинч

Домой привез меня баркас. Дудел пастух в коровий рог. Четыре брата было нас,— Один вхожу я на порог.

Сестра в изодранном платке И мать, ослепшая от слез, В моем походном котелке Я ничего вам не привез.

Скажи мне, мать, который час, Который день, который год? Четыре брата было нас,— Кто уцелел от непогод?

Один любил мерцанье звезд, Чудак, до самой седины. Всю жизнь считал он, сколько верст От Павлограла до луны.

А сосчитать и не сумел, Не слышал, цифры бороздя, Как мир за окнами шумел И освежался от дождя.

Мы не жалели наших лбов. Он мудрецом хотел прослыть, Хотел в Калугу и Тамбов Через Австралию проплыть.

На жеребцах со всех сторон Неслись мы под гору, пыля; Под головешками ворон В садах ломились тополя. Встань, Запорожье, сдуй золу! Мы спали на цветах твоих. Была привязана к седлу Буханка хлеба на троих.

А он следил за пылью звезд, Не слышал шторма и волны, Всю жизнь считая, сколько верст От Павлограда до луны.

Сквозной дымился небосклон. Он версты множил на листе,— И, как ни множил, умер он Всего на тысячной версте.

Второй мне брат был в детстве мил. Не плачь, сестра, утешься, маты! Когда-то я его учил Из сабли искры высекать...

Он был пастух, он пас коров, Потом пастуший рог разбил, Стал юнкером. Из юнкеров Я Лермонтова лишь любил.

За Чертороем и Десной Я трижды падал с крутизны, Чтоб брат качался под сосной С лицом старинной желтизны.

Нас годы сделали грубей. Он захрипел, я сел в седло, И ожерелье голубей Нал ним в лазури протекло.

А третий брат был рыбаком. Любил он мирные слова, Но загорелым кулаком Мог зубы вынибить у льва.

В садах гнездились лишан, Деревни гибли от огня. Не счистив рыбьей чешуи, Вскочил он ночью на коня. Вскочил и прыгнул через Дон. Кто носит шрамы и рубцы, Того под стаями ворон Выносят смело жеребцы.

Но под Варшавою, в дыму, У шашки выгнулись края. И в ноздри хлынула ему Дурная теплая струя.

Домой привез меня баркас. Гремел пастух в коровий рог. Четыре брата было нас,— Один вхожу я на порог.

Вхожу в обмотках и в пыли И мну буденовку в руке. И загорелые легли Четыре шрама на щеке.

Взлетают птицы с проводов, Пять лет не слазил я с седла, Чтобы республика садов Еще пышнее расцвела.

За Ладогою, за Двиной Я был без хлеба, без воды, Чтобы в республике родной Набухли свежестью плоды.

И если кликнут — я опять С наганом встану у костра. И обняла слепая мать, И руку подала сестра.

## первое поколение

(Отрывок из лирической поэмы)

Я ничего от песен Не припрятал: Ни дружбу, Ни сомненья, Ни любовь. Друзья мои, Ровесники,--Ребята С прицелом глаз, С крутым подъемом лбов. Мы все одних кровей, Одной породы, Старье отдать Готовы На размол. Вдохнул нам жизнь В сердца, В кровопроводы, Нас двинул в жизнь, В работу Комсомол!

Он дал нам все, Он кровь привел В движенье, Чтоб мы могли Сквозь мрак Любой коры Почувствовать Всю склу притяженья Магнитной, Зарядившей мир Горы.

Вглядитесь в нас, В глаза любой расцветки. В лобитинков Угля, Сырца. Приставыте ухо К первой пятилетке: Там наши в ней Тульскоруют сердца.

Все те же мы, В тайге И в море вольном,— Шахтеры,
Лесорубы, голивов
Рыбаки.
За партию
Любых врагов, как волны,
С разбега
Вдрызг дробим мы
О быжи.

Навеки с ней Мы сплавлены и слиты. При первом При попутном ветерке — Она пусть поднесет нас К динамиту, Как молнию, Зажатую в руке.

Весь пыл, Что накопился От Марата, Дошел до наших Самых дальних Сел. Друзья мой, Ровесники, Ребята, Многомильонный комсомол! В пролетах нас, В забоях Можно встретить. В четвертый год Мы лавы завели. Но пар, Что отработали Мы в третьем, Уже прорвал Отдушины земли.

За нами он Взрывается, Как выстрел, Дредноуты Срывает с якорей. Растем мы — Кандидаты в коммунисты, В наркомы, В инженеры, В токарей.

И, поднимаясь Выше Вместе с нами, Вздувая домны, В сотни труб Трубя, Ты все бушуешь — Ленинское знамя, Из всех боев Выносим мы Тебя! На выжженных Плантациях Китая, Где ленинцев Стегают. Режут, Жгут,-Бушуешь ты, Кровавый след кидая, Из спин Из наших Вырезанный жгут.

Сквозь дым, Сквозь шторм Несется наш корабль, Нас до зубов Октябрь Вооружил. Земля, Мы сквозь тебя Продерием кабель — Из самых жарких Комсомольских жил!!!

Чтоб Косарев, Прорвав Чужую зону, Мннуя сотый шквал И сотый мол, По жнлам нашим, Как по телефону, Приветствовал Гавайский комсомол!

Мы вырослн
В борьбе,
Не зная гранн,
Кнпят ковшн
Расплавленных пород.
Двигатели
Ленинских сгораний
Будут долго
Двигать нас
Впереді

Друзья мон, Ребята! Мы — не горстка. Прислушайтесь: Везде наш смех звеннт. Ядрамн Из труб Магннтогорска Первый дым Врывается В зенит.

Бросается он вверх Бросками барса, Колотит По небесным парникам. Мы сквозь забон Черпого Кузбасса Должны пробиться К рурским горнямам!.. Озарены Леса, Луга И шири... Гроза и гром — Двойной удар Сильней...

Должны же люди В жирном Иоркшире Когда-нибудь восстать Против свиней.

Камнями Шкуры толстые Обсыпать. Не лумал Гувер <sup>1</sup> В тишине кают, Что волны Разъяренной Миссисипи Ему под сердце Скоро подойлут.

Пускай прошит Иглой Полводных лодок Весь тихоокеанский Волоем ---По проводу прямому Наших глоток В мильоны вольт Мы ток передаем!.. И этот ток Найдет их И достанет, Всех хищных рыб Лишит Полводных льгот. Земля! Мы слышим Первый гул восстаний Со всех широт твоих, Со всех долгот.

Друзья мон, Ровесники, Ребята!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Герберт К. Гувер (1874—1964) — 31-й президент США (1928—1933). С годами его президентегва совпал жесточайший (гвелький») экономический кризис всего капиталитического мира, наиболее тяжелые формы которого особенно резко проявились в Америке.

Пройдем весь мир, Трамбуя свежий наст. Откуда мы? Какой родил нас кратер? Какое горно Закалило нас?

Дорогу Не указывал нам Компас, Нас не крутил Соленый ураган В те дни, Когда отцы Простою помпой Выкачивали океан. А вот теперь, Твой раскрутив Пропеллер, Страна моя, Твой озаряя мыс, На всех твоих Горячих Параллелях Двадцатилетние Вдруг вынырнули мы!

Мы первое Такое поколенье, В котором Все готово На борьбу. Вот о таких Мечтал Ульянов-Ленин, Нас видел Маркс В подзорную трубу.

Мы первые Расправленные ветви, Мы из породы Тугоплавких масс.

И долго будут Солнце, Звезды, Ветер Следить за нами, Внюхиваться в нас...

## РОДИНА ТОЛЬКО ОДНА

1932

Просторам земли нет предела, И звезд над землею не счесть, Есть люди крылатого дела, И песни крылатые есть.

Есть юноши, девушки, дети, Им общая радость дана. Есть разные страны на свете, А родина только одна.

Мы все океаны проплыли, Прошли все извилины рек, Но там, где росли и любили, Останется сердце навек.

Там в каждой счастливой примете Веселая юность слышна. Есть разные страны на свете, А родина только одна.

Тебя охраняем мы свято Винтовкой, гранатой, штыком, Земля, по которой когда-то Мы в детстве прошли босиком.

И ты, словно сад на рассвете, Душистым дыханьем полна. Есть разные страны на свете, А родина только одна!

# -Антокольский-

(1896-1978)

## ОКТЯБРЬСКИЕ СТИХИ

1

Здравствуй, милая! Откуда Вновь ты смотришь на меня? Ночь полна глухого гуда. За окном — снопы огня.

То прожектор шарит в звездах, Проверяет наш зенит: Глубоко ли дышит воздух, Высоко ль мотор звенит.

Сознаюсь: сегодня ночью Я в историю влюблен, В эти мчащиеся клочья Песен, призраков, знамен,

В дождь, в ночной гудок тревожный, В каждый смутный знак и след, Помогающий, сколь нужно. Мололеть на двадцать лет.

Здравствуй, милая! Пришла ты Ветром в комнату мою. Твой встревоженный, крылатый, Легкий облик узнаю.

За тобой, моей сестрою, Ранней спутницей моей— Котлованы наших строек, Берега чужих морей.

За тобою — рельсы, версты, Встречи с веком молодым. Корректуры первых версток И махорки сладкий дым. Ты несла в политпросветы Боевых агиток гнев, Ты встречала час рассвета, На ветру оледенев.

Ты товарищей встречала Меж снастей, баркасов, барж. Ты у волжского причала Прокричала «Левый марш».

Я терял тебя из виду, Но в толпе мелькала ты. Мне казалось, только выйду Из житейской тесноты,

Оглянусь, сосредоточусь, Все, что мелко, истребя, И опять вернется ночесть Называть на «ты» тебя.

Здравствуй, милая! Дай руку. Мы пройдем по городам, Мимо башен, виадуков, Маяков, ангаров, дамб.

Встретим мы друзей, конечно, В Горьком, в Киеве, в Баку. Только б список бесконечный Втиснуть в ломкую строку.

Только бы сказать смиренней, Проще, тверже и прямей: — Здравствуй, первый день творенья, Праздинк юности моей!

2

...И школьники столпятся удивленно И, не дыша, впиваясь в каждый звук, Услышат о вселенной, удаленной От нас на годы световых разлук; О маленьком неукротимом шаре, Летящем в черном бархате пустот; О телескопах, что уперлись, шаря, В ночную твердь, в бездонный бархат тот;

Об истине, добытой кровью лучших; О книгах, что сжигались на кострах; О столь известных неблагополучьях, Как нищета, невежество и страх;

Об угнетенных черных странах мира, Гле что ни пядь — засада и редут... И, как на снежное плато Памира, На первую ступень они взойдут.

Но сколько ступеней преодолеть им! Как долго, над обвалами клонясь, Шагать по каменным мильонолетьям От ледниковых пращуров до нас!

Они увидят сплюснутые хари Тех пращуров, когда найдут следы Бежавшей прочь орды в Гвадалахаре И свастику на знамени орды.

И вся дымясь, и вся дыша ненастьем, В кровоподтеках, в саже, в клочьях тьмы, Внезапно распахнет ворота настежь История пред нашими детьми.

Я вижу этот час в колхозной школе; За окнами — зеленый хвойный край. О молодость! Расти на вольной воле, Исполнись правдой, радуйся, играй!

Пройдут года. Пройдет за датой дата. Тебе большое счастье суждено, Недаром было сказано когда-то, Что молодость и родина — одно.

3

Нет! Это еще не о главном! Раздвиньтесь же, стены! Пора! Наполнитесь грохотом славным На крышах Москвы, рупора! Ты, песня, потоком стогордым Всю Красную плошадь залей. Пусть мальчик с серебряным горном Полымется на Мавзолей!

Протрубит он славу полетам рекордным, Рукам человечьим, усильям упорным, Изогнутым крекингам, пламенным горнам, Металлу, и нефти, и залежам горным, И хлебу колхозных полей.

Протрубит он вечную славу Всем павшим за дело любви В зеленых степях Украины, На Волге, Кубани, Допу, На горных тропинках Кавказа, В дремучей сибирской тайге, В ненастьях Балтийского взморья, У Каспия в солопчадка солопчадка.

На Запад направив трубу, Изменников насмерть позоря, Скликая друзей на борьбу. И зов электрическим током Вонзится в сознавье и спы, Ударит по тросам причалов и докам, По дамбам и шахтам германской страны.

И снова затрубит он зорю.

И трубный призыв, не слабея, Помчится на Дальний Восток, Туда, к партизанам Чапая, В живой человечий поток. И голос ответный прорвется сквозь пули, Сквозь желто-лиловое пламя пальбы: «Мы живы. Мы, рикши и кули, Мы боремся. Мы не рабы».

И мальчик на Север затрубит И к полюсу звук донесет. Он толщу молчаныя разрубит, Морозную твердь потрясет. Там четверо только и дышат За выогой, за скрежетом льдин.

И родину ясно услышат Все четверо, встав как один, И крикнут в молчанье и вьюгу: «Ты слушаешь? Эдравствуй, Москва!»

А мальчик горячему Югу Затрубит сигнал,— и едва Расплещется эхо в скалистых извивах Астурии,— прянув на полном скаку, Оттуда протянутся молник: «Vival Viva Rússia! Viva Moscu!»

> И снова на Запад, и снова На Север, на Юг, на Восток, Порывами вихря сквозного Подхваченный, ринется ток.

Он — синяя вспышка контакта. Он — молнии острый зигзаг. Он — века великая вахта.

Он — слезы у нас на глазах.

Ноябрь 1937

## ОКТЯБРЬСКИЙ ВИХРЬ

Октябрьский вихорь спящих будит На бурных митингах своих, Не шутит он, а грозно судит О всем, что было, есть и будет,— Октябрьский вихрь, октябрьский вихрь.

Он в корабельной свищет спасти, Казнит последышей династий, Сулит купечеству ненастье, Банкротов губит биржевых, Скликает пригороды в тород И, распахнув свой потный ворот, С одною смертью насмерть спорит И оставляет жизнь в живых.

С ним подружились мы однажды, Когда на Кремль солдаты шли. Рты запеклись от жгучей жажды. Мы были голодны. Но каждый Мечтал о счастье всей земли. О, тусклый отблеск туч свинцовых На ржавой жести крыш дворцовых, О, грязь в домах, о, страх жильцов их Пред благолушием солдат! О, как нам весело бывало, Когда рядам людского шквала История передавала Свой наспех писанный мандат!

Гнилым низинам нет пощады Со стороны нагих кругизн. Пускай погибнет кров дошатый, Пускай бадомна и нища ты,— Ты навсетда прекрасива, Жизны Твой выбор прям без оговорок. Твой воро навеки чист и зорок. Пройдет и дваддать дет и сорок, Немало будем слушать речит проветрим ум, расправим плечи, Но знаешь — ради первой встречи Дай нам твое бессмертье, Жизны!

1957

## двести пятьлесят миллионов

Статистики в такой-то час и день Установили, сколько нас. И только. Вставай, девятизначной цифры долька, Раздуй огонь, комбинезон надены!

Вставай, шахтер, конструктор, космонавт, Учительница, музыкант, геолог! Наш путь ухабист, труден был и долог, Но озарен прожекторами правд.

Мы гибли, но не сгинули. Гляди, На всей планете шаг наш отпечатан. Отцы и дети наши не молчат там, Сыны и внуки ждут нас впереди.

Нас двести пятьдесят мильонов,— под Тем самым молоткастым и серпастым. Нам любо, мускулистым и вихрастым, Со лба стирать соленый, едкий пот. Нас ТЬМЫ и ТЬМЫ и ТЬМЫ с тех самых пор, Как стали мы не тьмою темь, а светом И вышли с лозунгом: ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!

ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! На правый бой, на первый старт, на сбор.

Мы — эстафета дальнего гонца. Мы — поколенье сильных и умелых. Мы — перевыполненье планов смелых. Нам нет числа, нет краю, нет конца.

Жизнь вырастает, движется, течет, бся в брызгах света, в жженье и броженье. Лети же вслед за ней, воображенье! Не кончен путь. Не подытожен счет. 1974

## повесть временных лет

(Отрывки из поэмы)

...Полстолетья тому назад, Не застыв бетопом иль бронзой, Начиналась эпоха грозно Пересвистом пуль и засад. Начиналась — и началасы! Дерзновенио, легко, широко Передвинула раньше срока Стрелки века на звезадный час.

... Разве снилось кому-нибуль, Что в далеком будущем... Впрочем, Мы не будущее пророчим, Прямо в прошлое держим путь. Только вышли мы из ворот — И в глаза иам свежо и ярко Автогенной ударил сваркой Социальный переворот, — Разогнал проныр и деляг И, прикладом гремя ружейным, Всех спабжает Воображеньем: — Получай рацион, земляк!

Ни кола v нас. ни лвора. Ни чинов, ни знаков отличья. Что касается до величья,-Не пришла еще та пора. Только утренним сквозняком, Только будущим даль продута И продумана. И как будто Каждый с каждым давно знаком. Каждый каждому верный друг, Однокашник, однополчанин, Простодушен, мудрен, отчаян, То Бродяга, то Политрук, Не прочел он и сотни книг, Слишком мало прожил на свете, Но за всех и за все в ответе, Всем учитель, всем ученик. Может быть, это мой двойник На рассвете проснулся первым. Только путь его жизни прерван В тот же миг, когда он возник. С той поры у меня в мозгу; Как пчела в янтаре, сохранна Его молодость, его рана --С ней расстаться я не могу. Невесомый призрак парит Над равнинами, над горами, По неправленой стенограмме, Запинаясь, он говорит: Я мечтал всем чертям назло В первый день всемирного братства С буржуазною контрой драться, Да не вышло, не повезло, Только встали мы к рубежу, Был мой кубок на землю вылит. Был я в сердце ранен навылет, На булыжном камие лежу. Не дышу, не двинусь, чуть жив, Но в последних секундах смертных, Словно в россыпи звезд несметных, В веренице жизней чужих -Различаю свой слабый след, Перекинутый через пропасть, Через молодость... (длинный пропуск) Через сотню и больше лет.

И пускай остался во рту Только хрип сожженной гортани.-Завешаю братьям братанье, Добрым девушкам - доброту. Смертный час, как всегла, суров, Но пока боец погибает. Артиллерия вышибает Из Хамовников юнкеров. Там встают Бромлей и Гужон !. Семь застав и Замоскворечье. Бурный паводок просторечья. Празлиик. Встреча мужей и жен. Там - в раскрытых настежь мирах, В грозных лозунгах и легендах, В пулеметных крест-накрест лентах -Металлург, Солдат и Моряк Поднялись — а за ними все, Кто знаком с бедой и обидой. Стар и Мал. Живой и Убитый. В цвете лет, в нетленной красе. Это есть разлом и разлад, И восторженность восхожденья, И зачатие и рожденье Полстолетья тому назад. Полстолетья назал Москва В серых сумерках пред рассветом Подхватила: «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»-Молодые эти слова.

Полстолетья прошло. Гляди,— У всего свое продолженые. Все в движенье, в жженье, в броженье. Полстолетия — внереди. Так встречаются даль и близь. Древний город тих и огромен. Желтоглазья его хоромин Жали в бучущее впились.

1967

<sup>1</sup> Бромлей и Гужои—богатейшие промышленинки царской России, олистерорившие российский капиталызы, им приидалская рад самых крупинки по тому времени в перапракты Бромлей—так, по имени владельна, извивали в Москве мащиностроительный завод (на его базе вырос современия московский завод «Красный пролетарий»). Гужои — металлургический завод (наме завод «Серп и молот»).

(1886-1967)

## ВОССТАНИЕ

Мы воздвигали пирамиды, Мы создавали города... Вы наши слезы и обиды Не замечали никогла.

Вы роскошь всю купили кровью Рабов, измученных трудом, Служивших высшему сословью, Века стонавших под ярмом...

Вы радость пили полной чашей, Вы были счастливы всегда. Вино, цветы — все это нашей Добыто каторгой труда.

Мы бриллианты вам гранили, Мы лили бронзу и металл, В земные недра уходили, Туда, где мрак нас ожидал.

Вы жгли себя в угаре пьяном. Но вихрь могучий налетел, И гибель он принес тиранам, Настал безумию предел.

Мы, как стихия, грозно встали Из царства хаоса и тьмы... Недаром мы века страдали Под гнетом пыток и тюрьмы.

Довольно слез и унижений. Нет больше рабства и цепей. Свободны будут поколенья От тирании палачей... О нет! Мы долго не забудем Века бесправья и тоски... Мы вас к покорности принудим, Возьмем в железные тиски.

Еще в борьбе промчатся годы, Но мы сильны. Мы победим. От царства солнечной свободы Ключ золотой не отдадим!

# КРАСНЫЙ ПЕТРОГРАД

Город севера туманный, Красный Петроград!.. Город призрачный и странный, Город баррикад!..

Город радостей безумных, Светлых дум оплот!.. Город пламенной Коммуны, Колыбель свобол!..

Город первый! Город красный! Ты разбил тюрьму... Не отдам тебя, прекрасный Город, никому!

Не отдам твои знамена Красные врагам!.. Если надо — жизнь без стона За тебя отдам.

Город крови, город стали, Каменных громад... Город, где рабы восстали,— Красный Петроград! Старуха мать Вчера узнала: Сын убит! Она портрет Поцеловала: — Сын мой спит.

Сказала дочь:
— Мой брат любимый
Не придет! —
Сказала мать:
— За край родимый
В бой пойдет!

Сказал отец:

— Пойми, старуха,
Сын убит!

— Не верю! — мать
Сказала глухо,—
Сын мой спит!

1919

(1889-1963)

## НЕБО РЕВОЛЮЦИИ

Еще на закате мерцали... Но вот — почернело до ужаса, и все в небесном Версале горит, трепещет и кружится.

Как будто бы вечер дугою свободу к зениту взвез: с неба — одна за другою слезают тысячи звезд!

И как над горящею Францией глухое лицо Марата,— среди лихорадящих в трансе луна— онемевший оратор.

И мир, окунувшись в мятеж, свежеет щекой умытенькой; потухшие звезды — и те послов прислали на митинги.

Услышьте сплетенный в шар шум шагов без числа и сметы: то идут походным маршем к земле — на помощь — планеты.

Еще молчит тишина, но ввысь — мечты и желания, и вот провозглашена Великая Океания.

А где-то, как жар валюты, на самой глухой из орбит, солнце кровавым Малютой отрекшееся скорбит!

1917

### КУМАЧ

Красные зори, красный восход, красный восход, красные речи у Красных ворот, и красный—на площади Красной—народ.

У нас пирогами изба красна, у нас над лугами горит весна.

И красный кумач на клиньях рубах, и сходим с ума о красных губах.

И в красном лесу бродит красный зверь... И в эту красу прошумела смерть.

Нас толпами сбили, согнали в ряды, мы красные в небо врубили следы.

За дулами дула, за рядом ряд и полымем сдуло царей и царят.

Не прежнею спесью наш разум строг, но новые песни все — с красных строк.

Гляди ж, дозирая, веков Калита: вся площадь до края огнем налита! Краснейте же, зори, закат и восход, краснейте же, души, у Красных ворот,

красуйся над миром, мой красный народ! 1921

## марш буденного

С неба полуденного жара — не подступи, конная Буденного раскинулась в степи.

Не сынки у маменек . в помещичьем дому, выросли мы в пламени, в пороховом дыму.

И не древней славою наш выводок богат — сами литься лавою учились на врага.

Пусть паны не хвастают посадкой на скаку,— смелем рысью частою их эскадрон в муку.

Будет белым помниться, как травы шелестят, когда несется конница рабочих и крестьян.

Все, что мелкой пташкою вьется на пути, перед острой шашкою в сторону лети.

Не затеваем бой мы, но, помня Перекоп, всегда храним обоймы для белых черепов. Пусть уздечки звякают памятью о нем,— так растопчем всякую гадину конем.

Никто пути пройденного назад не отберет, конная Буденного армия— вперед!

1923

## НОВАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА

Октября

кровавые знамена

пулями прошитые

насквозь.

разве вспомнишь

поименно.

отстоявших

зори над Москвой...

Разве

перечтешь вас, легших в славе.

разве соберешь в одном лице.

танками растоптанные навек.

взятые мортирой на прицед...

Расстилаясь к северу и к югу,

в хмурый вечер, в смерэшуюся рань, прорывала

смерть,

и мрак, и вьюгу сердца человеческого ткань.

Пели пули, били пулеметы, ветер

упирал ладони в грудь, век,

казалось,

от тупой ломоты

взгляду и костям

не отдохнуть.

Дни и вещи

плыли и кружились, все неслось вокруг,

как мрак и бред,

растягивая сухожилья,

вы сдержали мир на Октябре.

Он взмывал нал вами

песней вольной,

неба молодого голубей.

он вставал за вами —

облик Смольный, вами взятой воли колыбель. В злую глушь,

в таежные селенья,

с вышки Октября

сторожевой полавал

свой свежий голос

всем понятный, четкий

и живой.

И опять, наежившись штыками, напрягая

сумрачный зрачок, в тыл врагу

вздымался

каждый камень,

каждый сердца бившийся клочок. И на кажлом

лесовом завале,

обрывая

трубки у гранат,

они голосовали за тебя.

свободная страна!

Это их

суровые колонны нынче вышли на сплошной парад,

это ихней кровью раскаленной

пышет бантов

жрасная кора. Это им,

о прошлом не жалея, птицей в сердце

бился мир иной, им.

кто лег окружьем мавзолея новою кремлевскою стеной.

Октября кровавые знамена, пулями

прошитые насквозь, разве вспомнишь

всех вас поименно.

отстоявших зори над Москвой?

поэма

Стоящие возле.

идущие рядом

плечом к моему плечу, сносимые этим

огромным снарядом, с которым и я лечу!

с которым и я ле

65

Лавайте отметим

и местность и скорость среди ледяных широт, и общую горечь,

и общую корысть.

и общий прорыв вперед. Попа

разложивши по полкам веши, взглянуть в пролет,

за стекло. **увидеть**,

как пенится, свишет и блешет то время.

что нас обтекло.

Смотрите.

как этот крутой отрезок нас выкрутил в высоту!

Слелите.

как ветер и свеж и резок --

от севера в тыл залул! Ты, холод,

сильней семилетьем шурши нам:

поднявшиеся на локтях, сегодня

мы вновь огибаем вершину,

названье которой —

Октябрь! Суровое время!

Любимое время! Тебе не страшна вражда,

Горой ты встаешь за тех из-за теми. кто новое звал и ждал.

Ты помнишь. как страшно.

мертво и тупо бульвар грохотал листвой?! Ты помнишь.

как сумрачно из-за уступа нагретый мотался ствол?!

66

Озлобленно-зорко мы брали на мушку —

кто не был по-нашему рад,

п ночи не спали,

и хлеба осьмушку ценили в алмазный карат. Семь лет

провело не одну морщину,

немало сломало чувств,

и юношу превращало в мужчину,

как поросль в ветвистый куст.

Семь лет не одни подогнуло колени.

За эти семь лет —

качнуло Японию,

умер Ленин, Марс подходил к Земле.

Он вновь поднялся, Октябрем разбитый,

копейками дней звеня... (Товарищ критик, не я против быта,

а быт — против меня!)

Но нас Октября приучили были, бои у Никитских ворот,—

прильнувши к подножкам автомобилей,

сквозь быт продираться вперед. Суровое время!

Огромное время! Тебе не страшна вражда. Горой ты встаешь

за тех из-за теми, кто выучил

твой масштаб.

Ты, холод,

снльней семилетьем

шурши нам:

поднявшнеся на локтях, сегодня

мы снова увндим вершнну,

названье которой — Октябры!

Октябрь 1924

#### ВРЕМЯ ЛУЧШИХ

Памяти Ф. Э. Дзержинского

Время, время,

не твое ли зверство

не дает нн сил, ни дней сберечь?

Умираем от разрыва сердца,

чуть прервав, едва закончив речь...

Умираем не от слезной муки.

не от давней

раны пулевой, умнраем.

напрягая руки, над огромной ширью

полевой.

с другнин вровень, как подставить ей

свое плечо,

если путь ее бненьем кровн, а не медом с молоком

Соль и уголь

залегли пластамн... Как нх слить.

в одно соединив,

что сошлись навек

в одном составе

лязг заводов с пошелестом нив?

Сердцу тяжко... Сердце ведь не камень: напряги —

и дрогнет вперебой под кулями,

рельсами,

станками,

и общею судьбой! Но не рабским,

подневольным пленом вызван к жизни

этот тяжкий труд. Нынче. знаю,

встанет мира пленум

вызванном ветру!.. Над огромным

неподвижным краем, время — лучшим

сердце утомлять...

Нет, не умираем, порохом идем в тебя,

1926

# она продолжается

Революцию сравнивают —

кто с любимой, кто с вихрем,

кто с тканью, цветущей пестро, кто с валом девятым,

кто с бурей, кто с дымом. плывущим нал взметывающимся

костром. Костер отгорит, и любимая бросит,

и любимая бросиз умолкнут валы, и выцветет ткань.

и будет волос

одинокая проседь, как пепел, горька

и, как дымы, едка. Октябрьская ж песня,

без фальши, без лени,

таких не выдерживает сравнений, Гола

не идут вспять,

с годами нельзя спать.

Года не горят в дым,

нельзя Угасать им.

Годов

не сгасить пыл, в них вечен запас сил. Ревели враги:

куда уцелеть им. Вшивым.

шивым, безграмотным, пьяным

да нищим,---

а мы обернулись

десятилетьем,
нам — торжеством,
а им — клалбишем.

В притупленной злобе, в звериной обиде их тени бледнеют.

оружие ржавится,

но даже они понимают и видят:

она продолжается. Сердцам миллионов с громадою биться:

кто лень отбивает, кто с грязью сражается;

делам Октября
ни на миг не забыться:
они продолжаются.

На плечи навьючив

тяжелые выоки

госпланов, госзаймов,

заданий и дел,

идем,

как в семнадцатом шли во вьюге,

век подпирая тяжестью тел.

Идем

и не верим, что где-то воздастся:

за путь нам награда тревоги года;

и новое в мире растим государство,

не виданное

ни де

И дальние взоры, и давние страны усилие наше

влечет и томит; их нашими

их нашими ломит тяжелыми ранами

и радует нашими радостями.

И мы, замощая ухабы и ямы, подмог не торопим, не требуем жалости; в одно призываем мы верить упрямо:

она продолжается.

Ко дну оседает тревоги осалок.

Расти,

наша сила,

на день со дня,

первый

сочтенный десяток окреп и возрос

и считался на сотни.

не идут вспять, с годами

нельзя спать. Гола

не горят в дым,

нельзя угасать им.

Годов

не сгасить пыл, в них вечен

запас сил. Илти заодно

с годами всегда, где руки не слабнут,

глаза не смежаются.

И знать.

и помнить, и верить в одно:

она — продолжается!

# читая ленина

(Фрагменты)

3

Скучная вещь статистика, скучная вещь статистика,

скучная вещь статистика, ее кругозор не широк! Лучше сыграть в три листика, лучше сыграть в три листика, лучше сыграть в три листика, и — провести вечерок.

Светились розовые абажуры, варились варенья, женились хлюсты...

Женились хлюсті Кто про них знал.

то про них знал, про эти бури,

взметающие метелью листы?

Скучная вещь статистика,

скучная вещь статистика, цифр неприметный мирок.

Лучше заняться мистикой, пододеяльник выстегать

или еще — беллетристика и — провести вечерок.

Добро — подсыпать

в огурцы укропу... От хрипа в грудях...

перуанский бальзам...

...Ленин рубил

не окно в Европу; весь мир подносил вплотную к глазам.

Прогорклую мудрость житейского сала.

наросшую в верхних слоях широко.

странии его

резкая явь разрезала

наплывы набрющников

наорюшников и окороков.

4

И вот обнищанье, обезлошаживанье, нужда, берущая за грудки,

и горло труб

завываньем надсаживая, взвились над Россней

заводов гудки.

И Ленин, пристально

выщурив глаз,

широкие двери

вымеривал в массу растущий класс.

Он счетом считал дорогие ряды.

Он боя грядущего линию

выравнивал,

идя впереди, партийною дисциплиною. Он.

резкостью светового луча в работе сжигая сутки, высменвал

и разоблачал унынье

и предрассудки. И класс за ним двинулся,

как входит в проводку молния, вразлет распахнув

Смольного.

Мы видим:

он победил, а не та.

гнилушками тлевшая темнота.

Мы видим: он победил.

а не те,

желавшие жить в тишине,

в теплоте.

Не шумом оравы-орды вел массы ленинский разум, штурмом твердынь вражеской философской базы. На штурм этот -в бой до конца.поколение. за ясность. за ярость, за яростность Ленина! 1931 опыт портрета Даты ленинской жизни известны всем. их не втиснешь в строчку скорую. Он — великий итог вековечных тем, волновавших когда-либо историю. Но особенно в нем я люблю и чту то, что в жизни им наново добыто: ту способность доводить мечту ло людского вседневного опыта. Мечту не о жирных собственных щах, мечту овладенья запрятанным где-то секретом,-о более крупных, о более веских вещах --

накормленном

и обогретом.

75

о всем человечестве,

Нам в Ленине каждая медочь люба:

и скулы,
и рот неуступного склада,
и эти прекрасные

линии лба, и меткая прищурь

прицельного взгляда.

не об этих чертах.—

о мыслях,

вязавших узлами тугими, о воле.

залегшей у каждого рта,

о сердце, что в лад ударялось

Энергия

многих прошедших веков, от прадеда к внуку

копимая скупо, водила его неустанной рукой

и дуги надбровные вывела в купол.

И я вспоминаю об этом лице.

о складках, которые начали класться

на каждом заводе и в каждом сельце у губ и у скул

пробужденного класса. У губ и у скул, зажавших тоску,

обиду,

и волю, и к жизни упрямство,

у множества множеств у губ и у скул татарских,

мордовских,

калужских,



И если я вижу — растет человек в стране, что отбросила тяжесть апатии, и двигает делом вего голове мечта воплощенная ленинской партии, — я знаю, что, тем же нагревом лучась, и ныне, за краем безмерной потери, он с нами действительно жив и сейчас — живым подтворжаньем

движенья материи.

### наш октябрь

1934

Наш Октябрь изумительный праздник, всенародной души торжество: в сотнях обликов разнообразных проявляется сила его!.. Вот он дышит глубоко и жарко на селения и города --и шахтер. и пастух, и доярка вырастают в Героев Труда. Он ученому

светит за полночь,

правит тетрадь,

на помощь,-

он у школьника

он повсюду приходит

```
как же
```

всю его мощь

Как припомнить,

что было сначала? Взявши руку

большевиков, вся страна его

в песнях встречала

и в мерцанье солдатских штыков.

Это были могучие голы.

человечности

взвившийся вал, всей земли

запевали народы эхом грянувший

«Интернационал». От позднее

назревших событий, от геройством насыщенных дней не становится он забытей.

а все ярче,

звончее, ясней!

И в сердцах:
 «...Это есть наш последний...» —
от волнения

дух захватив,

сильней и победней, разрастается

тот же мотив.

тучи осенние реют,

травы пушит, серебря...

Но вовеки не постареет величавый

рассвет

Октября!

1951-1954

# -Бαιρицкий

(1895-1934)

### освобождение

(Отрывки из поэмы)

,

За топотом шагов неведом Случайной конницы налет, За мглой и пылью — Следом, следом Уже стрекочет пулемет.

Где стрекозиную повадку Он, разгулявшийся, нашел? Осенний день, Сырой и краткий, По улицам идет, как вол...

Осенний день Тропой заклятой Медлительно бредет туда, Где под защитою Кронштадта Дымят военные суда.

Матрос не встанет, как бывало, И не возьмет под козырек, На блузе бант пылает алый, Напруженный взведен курок.

И силою пятизарядной Оттуда вырвется удар, Оттуда, яростный и жадный, На город ринется пожар.

Матрос подымет руку к глазу (Прицел ему упорный дан), Нажмет курок — И сразу, сразу Зальется тенором наган.

А на плацдармах Дождь н ветер, Колеса, пушки н штыки, Сюда собралнсь на рассвете К огню готовые полкн.

Здесь: Галуны кавалернста, Папаха н казачий кант, Сюда ндут дорогой мглнстой Сапер, Матрос

н музыкант.

Сюда путиловцы с работы Спешат с винтовками в руках, Здесь притаились пулеметы На затуманенных углах.

Октябры Взнесен удар упорный И ждет падения рукн. Готово все: И сумрак черный, И телефоны, и полки.

Все ждет его: Деревьев тени, Дрожанье звезд н волн разбег, А там, под Гатчнной осенней, Худой н бритый человек.

Октябрь! Ночные гаснут звукн, Но Смольный пламенем одет, Оттуда в мнр скорбей н скукн Шарахнет пушкою декрет.

А в небе над толпой военной, С высокой крыши, В дождь н мрак, Простой и необыкновенный, Летнт и вьется красный флаг. Он струсил!

Английский костюм И кепи не волнуют боле Солдатской бунтовщицкой воли И пленный не тревожат ум. И только кучка юнкеров, В шинелях путаясь широких, Осталась верной.

Путь готов — Для крепких, страстных и жестоких. «Стой, кто идет?!» Осенний дождь

И мрак, овенинай туманом, Страшны как смерть: 
«Я— новый вожды»
И мимо шагом неустанным,
В пустую ночь в в талый снег,
Сквозь блеск штыков и говор злобы,
Спеша, идет высоколобый,
Широкоплечий человек.

О вы, рожденные трудом, О вас пройдет из рода в роды Хвала! Вы пулей н штыком Ковчег построили свободы. Куда пизрипулся удар Руки рабочей? Пробегая Через торшовый тротуар.

Кто восклицает, умирая: «Коммуна близко...»

На стенах, Пропахших краскою газетной,

Декреты плещут... Смерть и страх

По подворотням, незаметно, Толкутся, как биржевики, Бормочут, ссорятся и ноют. Торцы трещат.

Броневики Сокрытою сиреной воют.

Там закипает и гудит Случайный бой.

В огне и грохоте стоит
Средн камней, под пушкой темной,
Литейцик приложил шеку,
Целясь, к морозному прикладу.
И защищая баррикаду —
Трамвай разбитый на боку.
Гремя доспехами стальными,
Весь в саже, копоти и дыме,
Катится броневик!

Пора
Игру окончить...
Нет пощады
Всем слабым духом...

До утра
Огнем гремели баррикады...
А в небе над толпой военной,
С высокой крыши, в дождь и мрак,
Простой и необымновенный,
Летят и плещет красный флаг.
1921—1923

«IV»

Кремлевская стена, не ты ль взошла Зубчатою вершиною в туманы. Гле солнце, купола, колокола, И птичьи пролетают караваны. Еще недавно в каменных церквах Дымился ладан, звякало кадило, И на кирпичной звоннице монах Раскачивал медлительное било. И раскачавшись, размахнувшись, в медь Толкалось било. И густой, и сонный, Звон пробужденный начинал гудеть И вздрагивать струною напряженной. Развеян ладан, и истлел монах; Репьем былая разлетелась сила; В дырявой блузе, в драных сапогах Иной звонарь раскачивает било. И звонница расплескивает звон Чрез города, овраги и озера

В пустую степь, в снега и в волчий гон, Где конь калмыцкий вымерил просторы. И звонница взывает и поет. И звон течет густым и тяжким чалом. Клокочет голос мели труловой В осенний полдень, сумрачный и мглистый, Нал Азией песчаной и сухой. Нал Африкой, горячей и кремнистой. И погляди: на лальний звон илут Из городов, из травяных раздолий Te. чей удел — крутой, жестокий труд. Чей тяжек шаг и чьи крепки мозоли. Там, гле кирпичная гулит Москва. Они сойдутся. А на их дороге Скрежещут рельсы, стелется трава, Трещат костры и дым клубится строгий. Суданский негр, ирландский рудокоп, Фламандский ткач, носильшик из Шанхая — Ваш заскорузлый и широкий лоб Венчает потом слава трудовая. Какое слово громом залетит В пустынный лог, гле, матерой и хмурый, Отживший мир мигает и сопит И копит жир пол всклоченною шкурой. Разноплеменные. Все та же кровь Рабочая течет по вашим жилам. Распаханную засевайте новь Посевом бурь, посевом легкокрылым. Заботой дивной ваши дни полны, И слалкое да не иссякнет пенье, Пока не вырастет из целины Святой огонь труда и вдохновенья!..

#### ОКТЯБРЬ

1922

Неведомо о чем кричали ночью Ушастые нахохленные совы; Заржавленной листвы сухие клочья В пустую темень ветер мчал суровый, И волчя» осень по сырым задворкам Скулила жалобно, дрожмя дрожала; Где круто вымешанным хлебом, горько Гудя, труба печная польжала, И дни червивые, и ночи здые Листвой кружились над землей убогой; Там, гле могилы стыли полевые, Гле ниший крест схилился над дорогой. Шатался ливень, реял над избою, Плевал на стекла, голосил устало, И жизнь, картофельною шелухою Гниющая, пол лавкою лежала, Вставай, вставай! Силел ты сиднем много, Иль кровь по жилам потекла волою, Иль вековая тяготит берлога. Или топор тебе не удержать рукою? Уж предрассветные запели певни На тынах, по сараям и оврагам, Вставай! Ролные обойди леревни Тяжеловесным и широким шагом. И встал Октябрь. Нагольную овчину Накинул он и за кущак широкий На камне выправленный нож задвинул, И в путь пошел, дождливый и жестокий. В дожди и ветры, в орудийном гуле, Ты шел вперед веселый и корявый, Вокруг тебя пчелой звенели пули, Горели нивы, пажити, дубравы! Ты шел вперед, колокола встречали По городам тебя распевным хором, Твой шаг заслышав, бещеные, ржали Степные кони по пустым просторам. Твой шаг заслышав, туже и упрямей Ладонь винтовку верную сжимала, Тебе навстречу дикими путями Опла голодная, крича, вставала! Вперед, вперед. Свершился час урочный, Все задрожало перед новым клиром, Когда, поднявшись над страной полночной, Октябрьский пламень загудел над миром. 1922

### моряки

Только ветер да звонкая пена, Только чаек тревожный полет, Только кровь, что наполнила вены, Закипающим гулом поет. На галерах огромных и смралных, В потном зное и мраке сыром, Пол шипенье бичей беспошалных Мы склонялись над грузным веслом. Мы трудились, рыдая и воя, Умирая в соленой пыли, И не мы ли к божественной Трое Расписные триремы вели? Соль нам ела глаза неизменно, В круглом парусе ветер гудел, Мы у гаваней Карфагена Погибали от вражеских стрел. И с Колумбом в просторы чужие Уходили мы, силой полны, Чтобы с мачты увидеть впервые Берега неизвестной страны. Мы трудились средь сажи и дыма В черных топках, с лопатой в руках, Наши трупы лежат пол Цусимой И в прохладных балтийских волнах. Мы помним тревогу и крики, Пенье пули - товарищ убит; На «Потемкине» дружный и дикий Бунт горячей смолою кипит. Под матросскою волею властной Пал на палубу сумрачный враг, И развертывается ярко-красный Над зияющей бездною флаг. Вот заветы, что мы изучили, Что нас учат и мощь придают: Не покорствуя вражеской силе, Помни море, свободу и труд. Сбросив цепи тяжелого груза (О, Империи тягостный груз). Мы, как братья, сошлись для союза, И упорен и крепок союз. Но в суровой и трудной работе Мы мечтали всегда об одном -О рабочем сияющем флоте. Разносящем свободу и гром. Моряки, вы руками своими Создаете надежный оплот. Подымается в громе и дыме Революции пламенный флот.

И летят по морскому раздолью, По волнам броневые суда, Порожденные крепкою волей И упорною силой труда. Так в союзе трудясь неустанно, Мы от граней советской земли Поведем в неизвестные страны К восстающей заре корабли. Посмотрите: в просторах широких Синевой полыхают моря И сияют на масчтах высоких Золотые отни Октября.

## CCCP

Она в лесах, дорогах и туманах, В болотах, гле качается заря, В острожной мгле и в песнях неустанных, В цветенье Мая, в буйстве Октября. Средь ржавых нив, где ветер пробегает, Где перегноем дышит целина, Она ржаною кровью набухает, Огромная и ясная страна. Она глядит, привстав над перевалом, В степной размах, в сырой и древний лог, Где медленно за кряжистым Уралом Ворочается и сопит Восток. Выветриваются и насквозь пробиты Дождями идолы. У тайных рек, С обтесанного наклонясь гранита, Свое белье полошет человек. Промышленные шумные дороги Священных распугали обезьян, И высыхающие смотрят боги В нависнувший над пагодой туман, Восток замлел от зноя и дурмана.-Он грузно дышит, в небо смотрит он. Она подует, с вихрем урагана Враз опостылевший растает он. Восток полымется в лыму и громе, Лицо скуластое, загар - как мед; Прислушайся: грознее и знакомей Восстание грохочет и поет.

Она глядит за перевал огромный. В степной размах, в сырой и древний лог, Под этим взглядом сумрачный и темный Ворочается и сопит Восток... Кружатся ястребы, туманы тают. Клубятся реки в сырости долин. Она лицо на запад обращает, В тяжелый чад и в суету машин. Она лицо на запад обращает. Нал толпами, кипящими котлом, И голову свою приподнимает Рабочий, наклоненный над станком. Там едкий пот - упорен труд жестокий, Маховики свистят и голосят, Там корабельные грохочут доки, Парят лебедки, кабели гудят. Там выборы, там крики и удары, Там пули временное торжество, Но посмотри: проходят коммунары.-Их сотни, тысячи, их большинство, И мировое закипает вече. Машины лязгают, гудки поют: Затекшие там разминает плечи От пут освобождающийся труд. Мы слышим гул тяжелого прибоя, Не сердце ди колотится в груди, Мы жлем тебя, восстанье мировое, Со всех сторон навстречу нам или! 1994

# СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ

Грозою освеженный, Подрагивает лист. Ах, пеночки зеленой Двухоборотный свист!

Валя, Валентина, Что с тобой теперь? Белая палата, Крашеная дверь. Тоньше паутины, Из-под кожи щек Тлеет скарлатины Смертный огонек. Говорить не можешь — Губы горячи. Над тобой колдуют Умные врачи. Гладят бедный ежик Стриженых волос. Валя, Валентина, Что с тобой стряслось?

Воздух воспаленный. Черная трава. Почему от зноя Ноет голова? Почему теснится В подъязычье стон? Почему ресинцы Облувает сон? Двери отворяются. (Спать. Спать. Спать.) Над тобой склоняется Плачущая мать:

 Валенька, Валюша! Тягостно в избе! Я крестильный крестик Принесла тебе. Все хозяйство брошено, Не поправишь враз, Грязь не по-хорошему В горницах у нас. Куры не закрыты; Свиньи без корыта; И мычит корова С голоду сердито. Не противься ж. Валенька, Он тебя не съест. Золоченый маленький Твой крестильный крест.

На щеке помятой Длинная слеза... А в больничных окнах Движется гроза. Открывает Валя Смутные глаза. От морей ревучих Пасмурной страны Наплывают тучи, Лививими полны. Над больничным салом, Вытянувшись в ряд, За густым отрядлом Движется отряд. Молини, как галстуки, По ветру летят.

В дождевом сиянье Облачных слоев Словно очертанье Тысячи голов.

Рухнула плотина — И выходят в бой Блузы из сатина В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы. Подымают вой.

Над больничным садом, Над водой озер, Движутся отряды На вечерний сбор.

Заслоняют свет они (Даль черным-черна), Пионеры Кунцева, Пионеры Сетуни, Пионеры фабрики Ногина.

А внизу, склоненная, Изнывает мать: Детские ладонн Ей не целовать, Духотой спаленных Губ не освежить — Валентине больше Не придется жить.

 Я ль не собирала Для тебя добро? Шелковые платья. Мех да серебро? Я ли не копила. Ночи не спала. Все коров доила. Птипу стерегла.-Чтоб было приданое Крепкое, недраное, Чтоб фата к липу -Как пойлешь к вениу! Не противься ж. Валенька! Он тебя не съест, Золоченый маленький Твой крестильный крест.

Пусть звучат постылые Скудные слова— Не погибла молодость— Молодость жива!

Нас водила молодость В сабельный поход, Нас бросала молодость На кронштадтский лед.

Боевые лошади Уносили нас, На широкой площади Убивали нас.

Но в крови горячечной Подымались мы, Но глаза незрячие Открывали мы.

Возникай содружество Ворона с бойцом — Укрепляйся мужество Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая Кровью истекла. Чтобы юность новая Из костей взошла. Чтобы в этом крохотном Теле — навсегда Пела наша молодость, Как весной вода.

Валя, Валентина, Видишь: на юру Базовое знамя Вьется по шнуру.

Красное полотнище Вьется над бугром. «Валя, будь готова!» — Восклицает гром.

В прозелень лужайки Капли как польют! Валя в синей майке Отдает салют.

Тихо подымается, Призрачно легка, Над больничной койкой Детская рука.

«Я всегда готова!» — Слышится окрест. На плетеный коврик Упадает крест. И потом бессильная Валится рука В пухлые подушки, В мякоть тюфяка.

А в больничных окнах Синее тепло, От большого солнца В комнате светло.

И, припав к постели, Изнывает мать

За оградой пеночкам Нынче благодать.

Вот и все!

Но песня Не согласна ждать.

Возникает песня В болтовне ребят.

Подымает песню На голос отряд.

И выходит песня С топотом шагов

В мир, открытый настежь Бешенству ветров.

### **ЛЕНИН С НАМИ**

По степям, гле снега осели, В черных лебрях. В тяжелом шуме, Провода над страной звенели: «Нету Ленина. Ленин умер». Нал землей. В снеговом тумане, Весть неслась, Как весною воды; До гранитного основания Задрожали в тот день заводы. Но рабочей стране неведом Скудный отдых И лень глухая, Труден путь. Но идет к победам Крепь, веселая, молодая... Вольный труд закипает снова: Тот кует, Этот землю пашет; Каждой мыслью И каждым словом Ленин врезался в сердце наше. Неизбывен и влохновенен Лух приволья. Тоула и силы: Сердце в дал повторяет: «Ленин». Сердце кровь прогоняет в жилы. И по жилам бежит волнами Эта кровь и поет, играя: «Братья, слушайте, Ленин с нами. Стройся, армия трудовая!» И гудит, как весною воды. Гул, вскипающий неустанно... «Ленин с нами».--Поют заводы. В скрипе балок. Трансмиссий. Кранов... И летит. И поет в тумане Этот голос От края к краю. «Ленин с нами».-Твердят крестьяне, Землю тракторами взрывая... Над полями и городами Гул идет. В темноту стекая: «Братья, слушайте: Ленин с нами! Стройся, армия трудовая!» 1925

# лума про опанаса

(Отрывки из поэмы)

...По откосам виноградник Хлопочет листвою, Где бежит Панько из Балты Дорогою степною, Опанасе, не дай маху, Оглядись толково,-Видишь черную папаху У сторожевого? Знать, от совести иечистой Ты бежал из Балты, Топал к Штолю-колоиисту, А к Махие попал ты! У Махна по самы плечи Волосня густая: Ты откуда, человече. Из какого края? В нашу армию попал ты Волей иль иеволей? Я. батько, бежал из Балты К колоинсту Штолю... Чернозем потек болотом От крови и пота,— Не хочу махать винтовкой, Хочу на работу! Ой, батько, скажи на милость Пришедшему с поля, Где хозяйство поместилось Колоииста Штоля? Штоль? Который, человече? Рыжий да щербатый? Ои застрелеи недалече, За углом от хаты... А тебе дорога вышла Беловать со мною. Повериешь обратио дышло — Пулей рот закрою! Дайте шубу Опанасу Сукиа городского! Поднесите Опанасу Вина молодого! Сапоги подколотите Кованым железом! Дайте шапку, наградите Бомбой и обрезом! Мы пойдем с тобой далече — От края до края!..-У Махиа по самы плечи Волосия густая...

Опанасе, наша доля Машет саблей ныне,— Зашумело Гуляй-Поле По всей Укранне. Укранна Мать родная! Жито молодое! Опанасу доля вышла Бедовать с Махною. Украина! Мать родная! Молодое жито! Шли мы раньше в запорожцы, А теперь — в бандиты!

### Ш

Хлеба собрано немного -Не скрипеть полволам. В хате ужинает Коган Житняком и медом. В хате ужинает Коган, Молоко хлебает. Большевицким разговором Мужиков смущает: Я прошу ответить честно, Прямо, без уклона, Сколько в волости окрестной Варят самогона? Что посевы? Как налоги? Падают ли овцы? --В это время по дороге Топают махновцы... По дороге пляшут кони, В землю быют копыта. Опанас из-под ладони Озирает жито. Полночь сизая, степная Встала пред бойцами, Издалека темь ночная Тлеет каганцами. Брешут псы сторожевые, Запевают певни. Холодком передовые Въехали в деревню.

За церковною оградой Лязгиуло железо: Не разыщешь продотряда: В доску перерезан! -Хуторские псы, плящите На гремучей стали: Словно перепела в жите, Когана поймали. Повели его дорогой, Сизою, степною,-Встретился Иосиф Коган С Нестором Махною! Поглядел Махно сурово. Покачал башкою, Не сказал Махно ни слова. А махнул рукою! Ой, дожил Иосиф Коган До смертного часа, Коль сошлась его дорога С путем Опанаса!.. Опанас отставил ногу, Стонт и гордится: Здравствуйте, товарищ Коган. Пожалуйте бриться!

#### 117

Тополей седая стая, Воздух тополиный... Украина, мать родная, Песня-Укранна!.. На твоем степном раздолье Сыромаха скачет, Свищет перекати-поле, Да ворона крячет... Всходит солице боевое Над степной дорогой, На дороге нынче двое -Опанас н Коган. Над пылающим порогом Зной дымит и тает: Комнесар, товарищ Коган, Барахло скидает...

Растеклось на белом теле Солнце молодое: На. Панько, когда застрелищь. Возьмешь остальное! Пары брюк не пожалею, Пригодятся дома,— Все же бывший продармеец, Хороший знакомый!..— Всходит солнце боевое, Кукурузу сушит, В кукурузе ветер воет Опанасу в уши: За воламн шел когда-то, Воевал солдатом. Ты лн в сахарное утро В степь выходишь катом? — И раскинутая в плясе Голосит округа: Опанасе! Опанасе! Катюга! Катюга! --Верещит бездомный копец Под облаком белым: С безоружным биться, хлопец, Последнее дело! -И равнина волком воет От Днестра до Буга, Зверем, камнем и травою: Катюга! Катюга!..— Не гляди же, солнце злое, Опанасу в очи: Он грустит, как с перепоя, Убивать не хочет... То ль от зноя, то ль от стона Подошла усталость. Повернулся: Трн патрона В обойме осталось...-Кровь — постылая обуза Мужнцкому сыну... Утекай же в кукурузу — Я выстрелю в спину! Не свалю тебя ударом, Разгуливай с богом!..-

Поправляет окуляры, Улыбаясь, Коган: Опанас, работай чисто, Мушкой не моргая. Неудобно коммунисту Бегать, как борзая! Прямо кинешься — в тумане Омуты речные, Вправо — немцы-хуторяне. Влево — часовые! Лучше я погибну в поле От пули бесчестной!..-Тишина в степном раздолье, Только выстрел треснул, Только Коган дрогнул слабо, Только ахнул Коган, Начал сваливаться набок, Падать понемногу... От железного удара Над бровями сгусток, Поглядишь за окуляры --Холодно и пусто... С Черноморья по дорогам Пыль несется плясом. Носом в пыль зарылся Коган Перед Опанасом...

V

Гле широкая дорога, Вольный плес днестровский, Кличет у Попова дога Командир Котовский. Он долину озирает Командир котовский. Он долину озирает Командирским взглядом, Жеребен подымет ногу, Опустит другую, Будго пробует дорогу, Дорогу степную.

А по каменному склону Из Попова лога Вылегают эскадроны Прямо на дорогу... От приварка рожи гладки, Поступь удалая, Амуниция в порядке, Как при Николае. Головами крутат кони, Хвост по ветру стелют; За Махной идет погоня Аккурат неделю...

371

Налетели и столкнулись, Сдвинулись конями. Сабли враз перехлестнулись Кривыми ручьями... У комбрига боевая Душа занялася, Он с налета разрубает Саблю Опанаса. Рубанув, откинул шашку, Грозится глазами: Покажи свою замашку Теперь кулаками! --У комбрига мах ядреный, Тяжелей свинчатки, Развернулся — и с разгону Хлобысть по сопатке!., . . . . . . . .

Опанасе, что с тобою? Поник головою...
Повернулся, покачнулся, В траву сковырнулся...
Глаз над левою скулою Затек синевою...
Молча падает на спину, Ладони раскинул...
Опанасе, наша доля Развежна в поле!..

Балта — городок приличный, Городок что надо: Нет нигде румяней вишни, Слаще винограда. В брынзе, в кавунах, в укропе Звонок день базарный: Голубей гоняет хлопец С каланчи пожарной... Опанасе, не гадал ты В ковыле раздольном, Что поедешь через Балту Трактом малохольным; Что тебе вдогонку бабы Затоскуют взглядом, Что пихнет тебя у штаба Часовой прикладом... Ой, чумацкие просторы — Горькая потеря!.. Коридоры, в коридоры, В коридорах — двери. И по коридорной пыли, По глухому дому, Опанаса проводили На допрос к штабному.

## VIII

Опанас, шатай смелее. Гляди весслее!
Ой, не гикнешь, ой, не топнешь, В ладоши не хлопнешы!
Пальшы дружные ослабли, Не вытащат сабли. Наступил последний вечер, Покрыть тебе нечем!
Опанас, товл дорога—
Не дальше порога.
Что ты видивь? Что ты

слышишь? Что знаешь? Чем дышишь? Ночь горячая, сухая, Да темень сарая. Тлеет лампочка под крышей,—
Эй, голову выше!.
А навстречу над порогом —
Загубленный Когав.
Аккуратная прическа,
И шеки из воска...
Ульбается сурово:
— Приятель, здорбо!
Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою!
Опанас, твоя дорога
Не дальше порога...

### Эпилог

Протекли над Украиной Боевые годы. Отшумели, отгудели Молодые волы... Я не знаю, где зарыты Опанаса кости: Может, под кустом ракиты, Может, на погосте... Плещет крыжень сизокрылый Над водой днестровской,-Ходит слава над могилой, Где лежит Котовский... За бандитскими степями Не гремят копыта: Над горючими костями Зацветает жито. Над костями голубеет Непроглядный омут: Да идет красноармеец На побывку к дому... Остановится и глянет Синими глазами На бездомный круглый камень, Вымытый дождями. И нагнется и подымет Одинокий камень: На ладони — белый череп С дыркой над глазами.

И промолвит он, почуяв Мертвую прохладу:
— Ты глядел в глаза винтовке, Ты погиб, как надо! — И пойдет через равнину, Через омут зноя, В молодую Украину, В молодую Украину, В жито молодое...
Так пускай и я погибиу У Попова лога, Той же славною кончиной, Как Иссиф Коган!

1926

#### проводы

(Красноармейская песня)

Как родная мать меня Провожала, Как тут вся моя родня Набежала:

«А куда ж ты, паренек? А куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, Да в солдаты!

В Красной Армии штыки, Чай, найдутся. Без тебя большевики Обойдутся.

Поневоле ты идешь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты

Мать, страдая по тебе, Поседела, Эвон в поле и в избе Сколько дела!

Как дела теперь пошли: Любо-мило! Сколько сразу нам земли Привалило!

Утеснений прежних нет И в помине. Лучше б ты женился, свет, На Арине. С молодой бы жил женой, Не ленился!» Тут я матери родной Поклонился.

Поклонился всей родне У порога: «Не скулите вы по мне, Ради бога.

Будь такие все, как вы, Ротозеи, Что б осталось от Москвы, От Расеи?

Все пошло б на старый лад, На недолю. Взяли б вновь от нас назад Землю, волю.

Сел бы барин на земле Злым Малютой. Мы б завыли в кабале Самой лютой.

А иду я не на пляс, На пирушку, Покидаючи на вас Мать-старушку:

С Красной Армией пойду Я походом, Смертный бой я поведу С барским сбродом,

Что с попом, что с кулаком — Вся беседа: В брюхо толстое штыком Мироеда!

Не сдаешься? Помирай, Шут с тобою! Будет нам милее рай, Взятый с бою,— Не кровавый, пьяный рай Мироедский,—
Русь родная, вольный край, Край советский!»

Свияжск. 1918 г.

### КЛЯТВА

Это будет последний И решительный бой, (Из «Интернационала»),

Шли за попом, как за пророком, Молили жалобно царя. Незабываемым уроком Стал день девятый января.

Оплакав братские могилы, Прокляв навек слова мольбы, Мы накопляли долго силы Для сокрушнтельной борьбы.

День расправы кровавой, Мы клялися тобой Завершить твое дело Всенародной борьбой!

Терзал нам грудь орел двуглавый. Палач казннл нас без суда. И шли не раз мы в бой кровавый Под красным знаменем Труда.

Врагов настигла злая кара. И после многнх страшных встреч Для беспощадного удара Мы поднимаем грозный меч,

День расправы кровавой, Мы клянемся тобой: Это будет последний И решительный бой!

1918

#### ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕВАЛ

Везут меня иль сам я еду, Но знаю, силя на возу, что рано праздновать победу, что гады ползают внизу, что воздух весь насыщен ядом И что свободно мы вздохнем, Когда в бою с последним гадом Ему мы голову свернем.

Друзья, в великом, как и в малом, Егг заповениям черта: Перед последним перевалом Дорога более крута. Напрячь должны мы все усилья, Чтоб после схватки боевой С вершин в Долину изобилья Войти семьею трудовой!

1918

### РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГУДОК

Глубокою ночью воздух морозный Прорезал призыв твой тревожный и грозный: «Вставай, поднимайся, рабочий народ! Смертельный твой враг — у волот!»

Твой голос, стозвучным подхваченный гудом, Звучал, как набат, над трудящимся людом:
«Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Насильник стоит у волог!»

Твой клич повторил пролетарий всесветный, Доносится к нам его голос ответный: «Проклятье злодеям, творящим разбой! К оружью, народ трудовой!»

Услышав твою боевую тревогу, К нам рать трудовая спешит на подмогу, И, слыша ее сокрушительный шаг, Трепещет заравшийся враг. Священные храмы труда и свободы, Застыли в суровом молчанье заводы, Проходят пред ними в щетине штыков Ряды пролетарских полков.

Гуди же, гудок! Всему миру поведай, Что все мы умрем иль вернемся с победой! «Вставай, поднимайся, рабочий народ! Смертельный твой враг — у ворот!»

1918

## МАЯК

Мой ум — мужицкой складки, Привыкший с ранних лет брести путем угадки. Осилив груды книг, пройдя все ранги школ, Он все ж не приобрел ни тибкости, ни лоска: Стрелой не режет он воды, как миноноска, Но ломит толстый лед, как грузный ледокол. И были для него тукны не дни, а годы, чтоб выровнять мой путь по мажку Свободы.

Избрав, я твердо знал, в какой иду я порт, И все ненужное, что было мие когда-то И дорого и свято, Как обветшалый хлам я выбросил за борт. Душа полна решимости холодной — Иль победить, иль умереть свободной. Все взвешено. Пути иного иет. Горят огни на маяке Свободы. Привет вам, братья, с кем делю я все невзгоды! Поивет вам, братья, с кем делю я все невзгоды! Поивет

1918

### «ПРАВДЕ»

Броженье юных сил, надежд моих весна, Успехи первые, рожденные борьбою, Все, все, чем жизнь моя досель была красна, Соединялося с тобою. Не раз теснила нас враждебная орда И наше знамя попирала,

Но вера в наш успех конечный никогда У нас в душе не умирала.

Ряд одержав побед под знаменем твоим И закалив навек свой дух в борьбе суровой, В тяглайние часы мы верим: мы стоим

в тягчанине часы мы верим: мы стоим Пред новою борьбой и пред победой новой! Стяг красный водрузив у древних стен Кремля, Стяг красный «Правды» всенародной, Заяй тридора пат. дляй меская замия.

Знай, трудовая рать, знай, русская земля, Ты выйдешь из борьбы— великой

и свободной!

17 марта 1918 г

### «ЛО ЭТОГО МЕСТА»

В промокших дырявых онучах, В лохмотья худые одет, Сквозь ельник, торчащий на кручах, С сумой пробирается дед.

Прибилися старые ноги, Ох, сколько исхожено мест! Вот холмик у самой дороги, Над ним — покосившийся крест.

«Могилку какого бедняги Кругом обступили поля? И где для меня, для бродяги, Откроет объятья земля?»

Вперед на дымки деревушки Идет старичок чрез овраг. Над крышею крайней избушки Кумачный полощется флаг,

Плакат на стене с пьяной рожей Царя, кулака и попа. «Час добрый!»

«Здорово, прохожий!» Вкруг деда сгрудилась толпа.

109

«Пожалуй-ка, дед, на ночевку». «Видать, что измаялся ты». «Куда я пришел?»

«В Пугачевку».

«А тут?»

«Комитет белноты».

Прохожему утром — обновка, Одет с головы и до ног: Рубаха, штаны и поддевка, Тулуп, пара добрых сапог.

«Бери! Не стесняйся! Чего там! Бог вспомнил про нас, бедняков. Была тут на днях живоглотам Ревизия их сундуков».

Надевши тулуп без заплатки, Вздохнул прослезившийся дед: «До этого места, ребятки, Я шел ровно семьдесят лет!»

### БРАТСКИЕ МОГИЛЫ

(Мемориальная доска)

На Красной площади, у древних стен Кремля Мы—стражи вечные твои, товарищ милый. Здесь кровью полита земля.

Здесь наши братские могилы.

Бойцы, сраженные в бою. Мы в вечность отошли. Но ты—еще в строю, Исполненный огня и пролетарской силы. Так стой же до конца за власть и честь свою, За пролетарскую великую семью, За наши братские могилы!

30 сентября 1919 г.

ПРО ЗЕМЛЮ, ПРО ВОЛЮ, ПРО РАБОЧУЮ ЛОЛЮ

(Фрагменты)

Часть третья

Февральская революция

XXVI

Пролетарская газета «Правда» — вестница рассвета; Чистый блеск ее лучей Нестерпим для богачей. Богачам она отрава.-Беспошалная расправа Богачами с лавних дней Учинялася нал ней. И елва лишь пир кровавый Чуять стал оред двуглавый. «Правла» первая была Жертвой хищного орла. Но когда пришло нам время Вековое сбросить бремя Гадов, пьющих нашу кровь, Возродилась «Правда» вновь, Взмывши пламенем из пепла, Возродилась и окрепла.

под знамя «правды»

Семья рабочая— едина. В ее руках— ее судьба. Нет и не будет господина, Гле нет покорного раба!

Напрасны будут вражьи козни: Не одолеют вас враги. Одним путем, не зная розни, Направьте верные шаги.

Чтоб враг лукавыми словами. Не обманул вас ни на час, Вы знать должны, что — кто не с вами, Тот — против вас! Тот — против вас!

Возврата нет к былым оковам. Ваш путь один — идти вперед! Своих вождей узнать легко вам По вою злобному «господ»!

Чтоб отстоять свой труд и волю От покушений злой орды, Вокруг бойцов за вашу долю Сомкните стройные ряды!

Украсьте, братья, знамя ваше, Примером став для всех времен. Пусть это знамя будет краше Всех затемненных им знамен!

Одно в сердцах рабочих пламя! Один порыв в одной груди! Пусть ваша «Правда», ваше знамя, Свободно реет впереди!

### XXVII

Кривда «Правду» ненавидит,— «Правда» кривду всюду видит, В час тревожный бьет в набат,— «Правла» скажет, кто горбат.

Мироедам «Правда» — плаха. Им мерещится со страха: Ленин пишет не пером, А и вправду топором: Отрубил примерно строчку — Снял с мильонщика сорочку!

Часть пятая

Большевистский октябрь

VII

Смольный— здание такое. В неге, роскоши, в покое, На шелках, на серебре Тут при батюшке-царе Обучалася наукам. Благоролным всяким штукам. Стая пелая левии. Лочевей высоких лиц.-Пышный выводок дворянский. Нынче здесь — Совет крестьянский И рабочий. Захожу, Рот разинувши, гляжу. До чего все это ново: Муравейник, право слово! Шум веселый, беготия, Окружили тут меня. «Кто такой? Зачем? Откела?» Слово за слово — бесела. Говорят такое вслух. Что захватывает дух! Как обнюхал я весь Смольный, Вижу: вот где дух-то вольный! Вот где волю нам куют, Бьют. — промашки не дают. Вот, подумал я, откуда Ожилать нам нало чула.-Чуда, бунта — все равно: Бунтовать бы нам давно!..

### XVII

Что же сделал алвокат? Наплевавши на соллат. После доброй их подмоги Обивать, злодей, пороги К богачам пошел опять. «Ах. должны же вы понять. Что для вас я - друг ваш верный, Ваш слуга нелицемерный И что вас я под беду Никогда не подведу. Черный люд мы успокоим: Предпарламентик устроим. Членов так мы полберем. Чтоб не пахло бунтарем. Словом, будет - говорильня, И буфетик, и курильня.

Пусть там малость погалдят: Этим нам не повредят. Мы к ним раз-другой заглянем, Месяц как-нибудь протянем, Через месяц поглядим: Хорошо ли мы сидим?!»

Посидели две недели И тормащкой полетели, «Коемуждо поделом!» Вышел сразу перелом. Люд рабочий да солдаты, Окружив дворил-палаты, Окружив дворил-палаты, Объявили власть свою! Трудовой народ в бою. Час назад войска шли мимо, Видел Ваню я и Клима, Может бить. в последний раз.

### прошание

Коичен, братцы, мой рассказ, бруагт, нет ли— продолженье? Как сказать? Идет сраженье. Не до повести. Спену. Жив останусь — допішу. А погибну? Что жі Простите. Хоть могіляку навестите. Там, сложивши три перста, У соснового креста Средь высокого бурьяна Помолитесь за Демьяна. Жил, грешвл, иемножко пил, Смертью грок свой бкунил.

19<sup>25</sup> октября 7 ноября Петроград

#### VV

В дни октябрьской славной схватки Мы простилися, ребятки, Я, готовясь пасть в бою, Сам оплакал смерть свою.

Есть в том чудо, нет ли чуда, Но... я жив еще покуда И, буржуям на беду, С вами речь опять веду...

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тут я. братцы, ставлю точку. Дайте, братцы, мне отсрочку. Хоть пишу я и легко. Но - ушел недалеко: За околицу — не дале. Мой рассказ на перевале, На великой на горе -«Большевистском Октябре». Для трудящегося люда Главный путь идет отсюда.. И по этому пути Я и думаю идти. Расскажу открыто, честно Все, что дальше мне известно О бедняге-батраке, Об «Иване-дураке»; Как и где он подвизался, Как — на деле — оказался Поумней он многих док: Умостясь на передок, В руки вожжи взял умело И уверенно и смело На неезженом коне Покатил по целине. Через степь и лес сосновый, Через села, города, Пролагая путь нам новый В царство Правды и Труда!..

Ой вы, братцы, вы, Иваны, Вы, дырявые карманы, Непокорные чубы,— Вы не кончили борьбы! Далека еще победа, Погрясите-ка соседа, Поспрошайте на духу; Чью хлебает он уху?

Не объелся ли он слишком, Не мозгует ли умишком, Как бы, мол, не опоздать— «Дураков» всех обуздать? А не время ль вам, ребятки, Заводить свои порядки, Чтоб никто потом не смог Вас согнуть в бараний рог?

Батраки, сомкнитесь дружно! Нам спаяться крепче нужно, Общей силой приналечь, Чтобы волю уберечь.

Не слается наше горе! Может быть, его мы вскоре, Став ногой ему на грудь, И осилим как-нибудь. Общей силой приналяжем, С ног собьем и крепко свяжем. В цепи горе закуем И повалим в гооб живьем.

Тешусь, братцы, я не блажью. Верю я, что силу вражью Мы сразим. Хотя пока

И трещат у нас бока. Горе мы вскормили сами. Горе крепло не часами: Пот и кровь спокон веков Выжимало с белняков. Горе чертово могуче --И могуче и живуче. Стоголовый злой дракон. У дракона — свой закон, И жрецы, и храмы. Словом, Вы в драконе стоголовом Обретете с двух шагов Сразу всех своих врагов. Ой вы, братцы, тетки, дяди, Я писал не шутки ради. Не для смеху, не для слез, Потолкуемте всерьез: Где болит? На что мы ропщем? На совете нашем общем, Ум прибавивши к уму, Подберемся кой к чему,

Подберемся, разберемся, Друг на друга обопремся, Словим горе в перемет И посмотрим — чъя возьмет! Горе ль нам порвет вее спасти, Мы ль в его ширкоой пасти, Люд рабочий, батраки, Все повыкрошим клыки?! Москва октябь 1920 г.

### HA CRET!

Распроклятое ты наше житье женское! Распроклятое бабье житье! (Из народных песен.)

«Всю те синиу всполосую!» — Разъярясь, что дикий зверь, Дочь, раздетую, босую, Батя вытолкал за дверь. Выожный зимний день морозен, Дышит холод ледяной. Уж как грозен, грозен, грозен, Грозен батюшка родной!

Говорил сосед соседу, Опрокинув рюмок пять: «Бей, сосед, жену к обеду, Перед ужином — опять! Мужичонкой станет хилым Тот, кто водочки не пьет. Век жене не будет милым, кто жены своей не бьет!»

Свекор злой трясет бородкой, Брешет сыну про сноху: «Будешь няпчиться с молодкой, Беспременно быть греху! В ней сидит, видать по роже, Бес такой, что уй-ю-ю. Слышь, держи жену построже, Как держал я мать твою!» Две старушки у обедни Скорбью делятся одной: Эту — зять побил намедии, Эту — сын побил родной. К темным ликам дым кадильный Вадохи женские несет: «Ох-ти, — знать, лишь холм могильный От побеев нас спасеть.

В церкви кто учил, не поп ли: «Баба — грех, соблазн и гнусь»?! Долго ль будут бабы вопли Оглашать родную Русь? Бабы, выпрямите спины И вводите баб в Совет! Знайте, сестры, что дубины Уж ничьей над вами нет!

Знайте, сестры: для народа Самый влой и страпный враг— Ночь, не знавшая исхода, Вековой туман и мрак. Обрели теперь мы крылья, Рабский сбросили завет. Приложите ж все усилья, Чтоб нам вырваться на свет!

<1920>

### ТРУД

Связь потеряв с обычной обстановкой, Отдавшись весь работе фроитовой, Ищу я слов, рифмующих с «винтовкой», Звучащих в лад с командой боевой. Но слово есть одно, святое слово, То слово — Труд. Оно горит огнем, Оно звучит чеканно и сурово. Вся наша мощь, все упованье в нем. Товарищ, знай, справляя наш субботник: К победе путь — теринст и каменист. Кто коммунист — тот истинный работник, Кто не работник — тот и коммунист!

3 октября 1920 г.

#### ЕЛАВНАЯ УЛИНА

(Поэма) 1917 — 7/X1 — 1922

Трум-ту-ту-тум! Трум-ту-ту-тум! Движутся, движутся, движутся, движутся, движутся, движутся, Поступью гулкою грозно идут, Грозно идут, Идут,

На последний, на главный редут.

Главная Улица в панике бешеной: Бледный, трясущийся, словно помещанный, Страхом смертельным внезапио ужаленный, Мечется — клубный делец накрахмаленный, Плут-ростовщик и банкир продувной, Мануфактурщик и модиный портной, Туз-меховщик, ювелир патентованный, Мечется кажамій, тревожно-взволюванный Гулом и криками, вздали слышными, У помещений с витринами пышными, Оредь облигаций меняльной конторы — Русский и немец, француз и еврей Пробуют петли, сигиаль, запоры:

- Эй, опускайте железные шторы!
- Скорей!
- Скорей!
   Скорей!
- Скореи!
- Вот их проучат, проклятых зверей, Чтоб бунтовать зареклися навеки! — С грохотом падают тяжкие веки Окон зеркальных, дубовых дверей. — Скорей!
- Скорей!
- Что же вы топчетесь, будто калеки? Или измена таится и тут!
- Духом одним с этой сволочью дышите?
- Слышите?..— Слышите?..

Слышите?...

Слышите?...

Вот они!.. Видите?.. Вот они, тут!

— Unvrt

Идут!

С силами, зревшими в нем, необъятными.

С волей единой и сердцем одним. С общею болью, с кровавыми пятнами

Алых знамен, полыхавших нал ним.

Из закоулков, из переулков Темных, размытых, разрытых, извилистых,

Гневно взметнув свои тысячи жилистых. Черных, корявых, мозолистых рук. Тысячелетьями связанный, скованный, Бурным порывом прорвав закодлованный

Каторжный круг.

Из закоптелых фабричных окраин Вышел на Улицу Новый Хозяин, Вышел - и все изменилося вдруг: Дрогнула, замерла Улица Главная. В смутно-тревожное впав забытье.-Воля стальная, рабоче-державная, Властной угрозой сковала ее:

Это — мое!!. Улица эта, дворцы и каналы, Банки, пассажи, витрины, подвалы,

Золото, ткани, и снедь, и питье,-Это — мое!... Библиотеки, театры, музеи;

Скверы, бульвары, сады и аллеи, Мрамор и бронзовых статуй литье,-Это — мое!

Воем ответила Улица Главная. Стал богатырь. Загражден ему путь. Хищных стервятников стая бесславная Когти вонзила в рабочую грудь. Вмиг ощетинясь штыками и пиками. Главная Улица — страх позабыт! — Вся огласилася воплями дикими. Гиком и руганью, стонами, криками, Фырканьем конским и дробью копыт. Прыснули злобные пьяные шайки Из полицейских, жандармских засал:

- Рысью... в атаку! Бери их в нагайки!
  - Бей их прикладом!
- Гони их назад!
- Шашкою, шашкой, которые с флагами, Чтобы вперед не сбирались ватагами. Знали б. ха-ха, свой станок и верстак. Так их! Так!!
  - В мире полобного нет безобразия! Темная масса!..
  - Татаршина!..

— Хамы!.. — Мерзавцы!..

- Скоты! Поллены!

- Вышла на Главную рожа суконная! Всыпала им жандармерия конная!
- Славно работали тоже донцы! Вилели лозунги?
- Да. ядовитые!
- Чернь отступала, заметьте, грозя.
- Правда ль, что есть средь рабочих убитые?
- Жертвы... Без жертв, моя прелесть, нельзя! Впрок ли пойдут им уроки печальные?
- Что же, дорвутся до горшей беды!

Вновь засверкали витрины зеркальные. Всюду кровавые смыты следы. Улица злого полна ликования. Залита светом вечерних огней. Чистая публика всякого звания Шаркает, чавкает снова на ней, Чавкает с пошло-тупою беспечностью, Меряя срок своих чавканий вечностью, Веруя твердо, что с рабской судьбой Стерпится, свыкнется «хам огорошенный», Что не вернется разбитый, отброшенный, Глухо рокочущий где-то прибой!

Снова... Снова. Бьет роковая волна... Гнется гнилая основа... Падает грузно стена. - Hal. Hal... Раз-два. Сильно! Раз-два. Дружно!.. — Раз-лва. B voult Грянул семнадцатый год! — Кто там? Кто там Хнычет испуганно: «Стой!» Кто по лихим живоглотам Выстрел дает холостой? Кто там виляет умильно? К черту господских продаз! Раз-два. Сильно!! — Е-ше Paall Нам подхалимов не нужно! Власть - весь рабочий народ! Раз-два, Лоужно!!. — Раз-два, B xontt. — Кто нас отсюдова тронет?

Главная Улица стонет Под пролетарской пятой!

Силы не сыщется той!

Эпилог

Петли, узлы колеи исторической... Пробил — второй или первый? — звонок. Грозные годы борьбы титанической — Вот наш победный лавровый венок! Братья, не верьте баюканью льстивому: «Вы победители! Падаем ниц». Хныканью также не верьте трусливому: «Нашим скитаньям не вилно границ!»

Пусть нашу Улицу числят задворками Рядом с Проспектом врага — Мировым. Разве не держится он лишь подпорками И обольщеньем, уже не живым?!

Мы, наступая на нашу, на Главную, Разве потом не катилися вспять? Но, отступая пред силой неравною, Мы наступали. Опять и опять.

Красного фронта всемирная линия Пусть прерывиста, пусть не ровна. Мы ль разразимся словами уныния? Разве не крепнет, не крепнет она?

Стойте ж на страже добытого муками, Зорко следите за стрелкой часов. Даль сотрясается бодрыми звуками, Громом живых боевых голосов!

Братья, всмотритесь в огни отдаленные, Вслушайтесь в дальний рокочущий шум: Это резервы илут закаленные. Трум-ту-ту-тум! Трум-ту-ту-тум!

Движутся, движутся, движутся, движутся, В цепи железными звеньями нижутся, Поступью гулкою грозно идут, Грозно идут, Идут, Идут

На последний всемирный редут!..

1917 — 7 ноября 1922

### присяга

Душа навек тебе верна. Ведь я твой сын, моя страна!

Мой путь широк. Мне цель ясна. Я коммунист, моя страна!

Винтовка меткая грозна. Я твой солдат, моя страна!

Я — чья рука тверда, сильна — Строитель твой, моя страна!

Тобою жизнь моя красна. Я твой поэт, моя страна!

В великой схватке мировой Я знаменосец твой.

1918 (На I съезде РКСМ)

# молодая гвардия

Вперед, заре навстречу, Товарищи в борьбе! Штыками и картечью Проложим путь себе.

Смелей вперед, и тверже шаг, И выше юношеский стяг! Мы — молодая гвардия

Мы — молодая гвард Рабочих и крестьян.

Ведь сами испытали Мы подневольный труд. Мы юности не знали

И, обливаясь потом, У горнов став своих, Творили мы работой Богатство для других.

Но этот труд в конце концов Из нас же выковал бойцов, Нас — молодую гвардию Рабочих и крестьян.

Мы поднимаем знамя! Товарищи, сюда! Идите строить с нами

Идите строить с нами Республику Труда! Чтоб Труд владыкой мира стал

чтоо труд владыкой мира стал И всех в одну семью спаял,— В бой, молодая гвардия Рабочих и крестьян!

1922

### НА ШТУРМ НЕБЕС

Иль... ковром шикарным Выстлать Млечный Путь,

Скоро ль колесница по небу проедется И отышет где-то Неба берега? Хорошо напиться из ковша Медведицы Или в шутку хаппуть месяц за рога, Потущить Веперу, Как свечу зажженную, За хвосты кометы взять и потянуть, Разметать созвездья пылью золоченою разметельно золоченою

Я припомнил эти детские мечтания В час, когда собрался в небо полететь. Я хочу изведать тайны мироздания, Все его секреты разгадать суметь.

Я для взлета в космос Колесницы выкатил. Колесницы быстры, прочны и легки. Я доставлю людям с солнца вечный двигатель.

Привезу на Землю Марсовы станки.

125

Все, о чем мечтали сильные и смелые, Мною претворялось в жизненный почин. Дал я клятву миру: я хочу — я сделаю! Я Мыслитель дерзкий. Коммунизма сын.

### ПАРТБИЛЕТ № 224332

Весь мир грабастают рабочие ручищи, Всю землю щупают,— в руках чего-то нет...

Скажи мне, Партия, скажи мне, что ты ищешь?
 И голос скорбный мне ответил: — Партбилет...

Один лишь маленький... а сердце задрожало. Такой беды большой еще никто не знал! Вчера, вчера лишь я его в руках держала, Но смерть уларила — и партбилет упал...

— Эй, пролетарии! Во все стучите двери! Неужли нет его и смерть уж так права? Один лишь маленький, один билет потерян, А в боевых рядах — зияющий провал...

Я слушал Партию и боль ее почуял. Но сталью мускулов наполнилась рука: — Ты слышишь, Партия? Тебе, тебе кричу я! Тебя приветствует рабочий от станка.

Я в Партию иду. Я — сын Страны Советов. Ты слышишь, Партия? Даю тебе обет: Пройдут лишь месяцы — сто тысяч партбилетов Заменят ленинский утраченный билет.

24 января 1924

### товарищ ленин

Он нам важен не как личность. В нем слилась для нас свобода, В нем слилось для нас стремленье, в нем — веков борьбы гряда...

Он немыслим без рабочих, он немыслим без народа, Он немыслим без движенья, он немыслим

без труда. Царства гнета и насилья мы поставим на колени. Мы — строители вселенной. Мы — любви живой

струя...

Он нам важен не как личность, он нам важен не как гений, А как символ: «Я не Ленин, но вот в Ленине —

1924

### O MARKE

Только тот наших дней не мельче, Только тот на нашем пути, Кто умеет за каждой мелочью Революцию мировую найти.

Кто о женщине. Кто о тряпке. Кто о песнях прошедших дней... Кто о чем. А я — о шапке, Котиковой, Мосё

Почему в ней такой я гордый? Не глаза ведь под ней, а лучи. Потому, что ее По ордеру Получил.

В девятнадцатом, в Киев, на отдых Я, усталый, приехать смог, И покою два дня лишь отдав, На третий— в окопы лег.

Мы, голодные, жизнь творили! Но знали: есть голод — волк. В этот день мы без пуль покорили Восставший девятый полк. Да, о шапке...
И вот оттуда
Голодранцем в Москву припер
И в Цека получнл как чудо
Ордер
«На головной убор».

Ордер этот В охапку. В Распределитель — путь. Получил я там — летом! Шапку Котиковую, Не какую-нибудь...

И теперь вот сейчас, сегодня, Мимо салом заплывших витрин Я шагаю, знаменем подняв Шапку военных годин.

И теперь, что-нибудь покупая, Выбирая ли, роясь в вещах, Я об ордере прежнем мечтаю И новых, идущих днях.

И прочтя бюллетень о банкноте Или весть о борьбе биржевой, Я гляжу на встревоженный котик С думой грозовой:

Пусть катается кто-то на форде, Проживает в десятках квартир...

Будет день: Мы предъявим Ордер Не на шапку — На мир.

1925

ФЕЛИКС

(Отрывки из поэмы)

ВЧК! ВЧК! ВЧК! Нашей воли глаза и рука. ВЧК! ВЧК! ВЧК! Рука Большевика.

О сын! Если в сердце твое вместить Всю радость и боль Борьбы, Всю сладость и горечь Страстей, Весь гиев и любовь Станка,

Тогда ты узнал бы, Может быть, Что такое ЧК.

И еще Простое: Строгий дом. Лестинцы. Люди. Свет.

В этом доме, Очень простом, Очень простой кабинет.

Пролило время над жестким столом Воды бурливых рек. В жестком кресле, Очень простом, Очень простом, столовек. Время, шагай себе! Время, не стой! Но не стучи так хитро. В маленькой ручке, Очень простой, Очень простой, Очень простое перо.

Черные буквы стекают с пера— И человек поседел. Легче, чем звук, Тяжелей, чем гора, Слово простое: Расстрел.

Смерты! Отчего? Почему? Смерты! Откуда? Куда? Может быть, Смерть,

Молодому, ему, Дороги эти года. ...Ну, и что же?

Может быть, Смерть, Он хороший отец — Детям любил он петь...

Может быть, Смерть,

Много нежных сердец Будут о нем скорбеть...

...Ну, и что же? Может быть,

Смерть, Он пошел против нас Честным, прямым храбрецом. Может быть,

Смерть, Он свой смертный час Встретит с открытым лицом.

...Ну, и что же? Пусть пощадит одного завод! Пусть хоть вот этот живет...

...Значит, он завтра Смерть позовет, Чтобы убить Завод.

Каждому хочется мыслить и жить! Жизнь ему сделай длинней... ...Значит, он завтра

...Значит, он завтра Будет душить Правду грядущих дней. Он ведь чудак, если пара погон Солнцем могла ему статы!

...Значит, он завтра Начнет сапогом Солние твое топтать.

Завтрашний хлеб для него готов. Пусть подождет курок...

...Значит, он завтра

Из сотен ртов

Вырвет последний кусок. Время, шагай себе! Воля, гори! Смело врага

Круши!

Значит: Сердне свое Запри,

Ho -

Полпиши. Вздыбило время над жестким столом Волны бурливых рек.

В жестком кресле. Очень простом.

Очень простой человек.

Провол кремлевский, Провод в Цека, Провол от Ленина в город.

Взярагивают мысли

От кажлого звонка: Действуй немедленно... Срочно. Скоро. Заговор, взрыв, саботаж и налет Тотчас же эхом звучат в кабинете.

Требует жизнь -Человек пошлет. Спросит страна -

человек ответит.

 Обыск. — Разведку. — Поднять дагеря. Выпустить...— Взять, никого не пуская! В провод из провода. Pviiia. Творя,

Переливается воля людская. Маленькой стрелкой часы на стене Вытерли дважды лицо циферблата. Скрыта простая складная кровать.
Тут же, за ширмой, в простом кабинете.

Телефоны устали звать. Значит, Спокойнее стало на свете; Значит, Исполнен последний приказ;

Влоуг.-

Значит, Заснул он —

Стальной и хрупкий... ...А на столе

Остывают на час Горячие телефонные трубки.

Автомобиль Качается, как лодка. Автомобилья походка Легка. Кремль— Совнарком— Наркомпрос — Цека.

А человек На полушках черных Тоже качается в лодке мечты: — Надо создать Колонин безпризорных. Детя, О дети нашей нищеты! Автомобиль Качается, как лодка. Автомобиль походка легка. Кремль — Совнарком — Наркомпрос — Цека,

А человек, И спокойный и пылкий, Тихо по сердцу проводит рукой: — От Верхоленска Бежал из ссылки Тоже на лодке, Но не такой...

Автомобиль Качается, как лодка. Автомобилья походка Легка. Кремль — Совнарком — Наркомпрос — Цека. Вдруг человек Начинает смеяться: Только наладим чуть-чуть — Утеку! Надо теперь В Наркомпрос перебраться. ...Кстати: Пора упразднить УЧЕКУ. Автомобиль Качается, как лодка. Автомобилья походка

Стоп. ВЧК... Срок человека Никем не измерен. Миг и уже на последней черте.

Кто-то К партии Ласковым зверем Крался на тридцать восьмой версте.

Партия!
Жизин бурлящие воды,
Партия!
Горы невиданных дел.
Партия!
Все, чем дышал он все годы.
Партия!
Все, дяя чего он горел...

Легка.

Кто-то грозил ей Жестоким обманом... Стой! Отодвинься! Ни шагу тебе! Сердце, и цифры, и воля, и планы Будут оружием в этой борьбе.

Вспыхнуло сердце В последней атаке...

— Доктора!
Боль горяча и тупа.
— Доктора!..
Зря.

И упал.

Кто это времени скажет: «Стой!»? Времени четок бег.

Зашатался факел

В черной постели, Очень простой, Очень простой человек.

Сгорел человек... Нет,

Горит человек! Не залить его тысячам рек! Горит человек, Не сгорит человек Вовек.

Идет человек, Простой человек, По земле нищеты и калек.

Пришел человек, Простой человек, И звериные когти отсек.

Горит человек, Не сгорит человек, Если жизнь, как и он, широка. Горит человек, Не сгорит человек В пылающем сердце Большевика.

### **КРЕМЛЬ. 1918**

(Фрагмент)

...Да. Грозен враг. Но правде, не робея, Глядят в глаза, чтоб выбрать путь в борьбе.

Ведь нет врага опасней и страшнее, Чем слово лжи народу и себе! А путь один: поднять массив народа, Его учить хозяйствовать в стране, Вести учет, налаживать заводы, Работать так, чтоб все давать втройне. Страна теперь — Советская Россия, Где правит люди плуга и станка. А с нею в жизнь пришла такая сила, Какой вовек не ведали века.

3

Миру не надобен взор ясновидца, Чтобы сказать, не боясь ошибиться: Гле-то в России

> В это мгновенье Армин Красной Пришло пополненье. Где-то в России В это мгновенье Школою стало Былое именье. Где-то сегодня В это мгновенье На спекулянов Идут в наступленье, И командиры Фабричной заставы Входят в квартиры Чекисткой болавой.

Вот они, склалы Муки и ботинок! Бей без пошалы Дьявольский рынок! Шарь по закутам Мечом народным! Обувь - разутым, Хлеб - голодным! Гле-то сегодня Семья пролетарки В солнечный дом Перешла из хибарки. Где-то сегодня В Тьмутаракани Землю помещика Делят крестьяне. Питерцы снова Этой ночью Двинут в провинцию Сотни рабочих. В битве бесстрашны. В стройке умелы. Кто в продотряды. Кто в продотделы. Вы не спасетесь, Кулацкие шкуры! Крепок в работе Костяк диктатуры! В села - ижорцы, Путиловцы — в город, Людям помощники, Власти опора... Всюду сейчас В партячейки, в Советы Толпы людей Пришагали с рассвета. Этому дай Керосин и железо, Этому - книги Для школы ликбеза. Этим - оружие, Этим - одёжу, Этому выдай Союз молодежи.

Где-то декрета Понять не сумели Иль разобраться В банковском деле, Требуют где-то Правил подхода И к инженеру, И к счетоводу. Людям нужны Мастера многополья, Зоркая помощь В рабочем контроле, Ясность дороги, Четкость заданья, Опыт и навык, Уменье и знанье. Кажлый прохолит Учиться и слушать, Силы набраться, Выложить душу. Все эти люди В советской отчизне --Воины власти, Хозяева жизни. Люди труда, Бедняки, санкюлоты.— После веков Подневольной работы. Гнусного гнета И злого мытарства Строят сегодня Свое государство. Люди такие Не выронят знамя, В мир принесенное Большевиками!

В дело родное — Вся сила и страсть!..

Вот что такое Советская вдасть.

Середина 20-х гг.

### на том стоим

«Мы должны отавить дело во всей найчей пропаганде и агитапий начистоту».

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43. с. 58.

Нам правла не стращна. Мы сдюжили такое, Чего другим не одолеть вовек. А коммунист -

Такой уж человек. Что он не любит зрящного покоя. Мы столько делаем хорошего для всех. Что нам нельзя.

Мы не имеем права Скрывать ошибку, неполадку, грех, Собой пятнающие солнце нашей славы. Нам нужно знать о всем.

чтоб в яростной больбе Не допускать ни промаха, ни фальши.

Опасней нет пути. чем лгать самим себе: Плохого не избыв, трудней шагать нам дальше. В стране, что с каждым днем становится мошней Где миллионы рук сплели свои усилья. Где люди обрели космические крылья.-Счастливый мир труда, мир братства всех людей Стал ленинской, земною, зримой былью, Те тысячи чудес, что смог народ свершить,

Превыше и прочней всех мировых рекордов. О том, что есть у нас, мы можем говорить С глубокой радостью, спокойно, просто, гордо. Нам, право, ни к чему ни спесь, ни хвастовство. Страсть позолачивать плохое неуместна. Нам приукрашивать не надо ничего, Всю правду обо всем выкладывая честно. Мы не боимся никаких преград. Нас не сломить врагам, дельцам, продазам, Лишь был бы зорким

наш партийный взгляд. Лишь был бы ясным наш партийный разум.

138

Поетроит коммунизм родимая страна. Наш путь великий прям и неизменен. Мы зорки. Мы сильны. Нам правда не страшна. На том стоим мы.

Так учил нас Ленин!

1967

### уроки истории

Взошла заря людского счастья, Свободы яркая заря, В заглавный день Советской власти — В день двадцать пятый Октября.

Враги страны, все их клевреты В печати начали своей Кричать, что сгинет Власть Советов В три дия! В неделю! В неделю! В деять дней!

С тех пор минуло полстолетья. Не дрогнул сердцем наш народ! Пророков злобных нет на свете, А власть Советская— живет!

Чтоб властелинами остаться, На нашу власть пошли войной Все мироеды, Тунеядцы, Вся свора Нечисти земной.

Мы раздавили эту силу. Белогвардейский гнусный сброд Давным-давно гниет в могилах, А власть Советская — Живет! Вели мы битвы мировме, Круг интервентов разорвав. На четвереньках из России Полэли четыриадиать держав. Мы у Хасана Вражью стаю Подиять сумели на штыки. Мы разгромили, Мир спасая, Фашистов черные полки.

Немало нами пережито, Но правда жизни такова, Что все мечты врагов разбиты, А власть Советская— Жива!

Не победить того народа, Что стал свободным, власть беря В огне семнадцатого года, В день двадцать пятый Октября.

## ДВЕНАДЦАТЬ

Чериый вечер. Белый сиег. Ветер, ветер — На ногах ие стоит человек. Ветер, ветер!

Завивает ветер Белый сиежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,

Всякий ходок Скользит — ах, бедияжка!

От здания к зданию Протянут канат. На канате — плакат. На канате — плакат. «Вся власть Учредительному Собранию!» Старушка убивается — плачет, Никак не поймет, что значит, На что такой плакат.

Сколько бы вышло портянок для ребят, А всякий — раздет, разут...

> Старушка, как курица, Кой-как перемотиулась через сугроб. — Ох, Матушка-Заступица! — Ох, большевики загонят в гроб!

Такой огромиый лоскут?

Ветер хлесткий! Не отстает и мороз! И буржуй на перекрестке В воротник упрятал нос. А это кто? — Длинные волосы И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Покубла Россия!

— Погибла Россия! Должно быть, писатель — Вития...

А вон и долгополый — Сторонкой — за сугроб... Что нынче невеселый,

Товарищ поп?

Помнишь, как бывало Брюхом шел вперед, И крестом сияло Брюхо на народ?..

Вон барыня в каракуле К другой подвернулась: — Ужь мы плакали, плакали...— Поскользиулась И — бац — растянуласы

> Ай, ай! Тяни, подымай!

Ветер веселый И зол, и рад. Крутит подолы, Прохожих косит, Рвет, мнет и носит Большой плакат:

«Вся власть Учредительному Собранию»... И слова доносит:

...И у нас было собрание...
Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:

На время — десять, на ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер. Пустеет улица. Один бродяга Сутулится, Да свищет ветер...

> Эй, бедняга! Подходи — Поцелуемся...

Хлеба! Что впереди? Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба Кипит в груди... Черная злоба, святая злоба...

> Товарищ! Гляди В оба!

5

Гуляет ветер, порхает снег. Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни, Кругом — огни, огни, огни...

В зубах цыгарка, примят картуз, На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода, Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно! — А Ванька с Катькой — в кабаке... — У ей керенки есть в чулке!

- Ванюшка сам теперь богат...
- Был Ванька наш, а стал солдат!
- Ну, Ванька, сукин сын, буржуй, Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода, Эх, эх, без креста! Қатька с Ванькой занята — Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни... Оплечь — ружейные ремни...

Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

> В кондову́ю, В избяну́ю, В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята В красной гвардии служить — В красной гвардии служить — Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое, Сладкое житье! Рваное пальтишко, Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови — Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькою летит — Елекстрический фонарик На оглобельках... Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской С физиономией дурацкой Крутит, крутит черный ус, Да покручивает, Да пошучивает...

Вот так Вайька— ой плечист! Вот так Ванька— он речист! Катьку-дуру обнимает, Заговаривает...

Запрокинулась лицом, Зубки блешут жемчугом... Ах ты, Катя, моя Катя, Толстоморденькая...

5

У тебя на шее, Катя, Шрам не зажил от ножа. У тебя под грудью, Катя, Та царапина свежа!

> Эх, эх, попляши! Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила— Походи-ка, походи! С офицерами блудила— Поблуди-ка, поблуди!

> Эх, эх, поблуди! Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера— Не ушел он от ножа... Аль не вспомнила, холера? Али память не свежа?

Эх, эх, освежи, Спать с собою положи!

Гетры серые носила, Шоколад Миньон жрала, С юнкерьем гулять ходила — С солдатьем теперь ношла?

> Эх, эх, согреши! Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется вскачь, Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай! Петруха, сзаду забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах! Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек... Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,

Утек, подлец! Ужо, постой, Расправлюсь завтра я с тобой!

А Қатька где? — Мертва, мертва! Простреленная голова!

Что, Қатька, рада? — Ни гу-гу... Лежи ты, падаль, на снегу!

Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет врагц И опять идут двенадцать, За плечами — ружьеца. Лишь у бедного убийцы Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее Уторапливает шаг. Замотал платок на шее — Не оправиться никак...

- Что, товарищ, ты не весел?
- Что, дружок, оторопел?
  Что, Петруха, нос повесил,
- Или Катьку пожалел?

   Ох, товарищи, родные, Эту девку я любил...
  Ночки черные, хмельные С этой девкой проводил...
- Из-за удали бедовой В огневых ее очах,
   Из-за родинки пунцовой Возле правого плеча,
   Загубил я, бестолковый,
   Загубил я сгоряча... ах!
- Ишь, стервец, завел шарманку, Что ты, Петька, баба, что ль?
   Верно, душу нанзнанку
   Вздумал вывернуть? Изволь!
   Поддержи свою осанку!
   Над собой держи контроль!
  - Не такое нынче время, Чтобы нянчиться с тобой! Потяжеле будет бремя Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет Торопливые шаги...

Он головку вскидавает, Он опять повеселел... Эх, эх! Позабавиться не грех!

Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба — Гуляет нынче голытьба!

8

Ох ты, горе-горькое! Скука скучная, Смертная!

Ужь я времячко Проведу, проведу...

Ужь я темячко Почешу, почешу...

Ужь я семячки Полущу, полущу...

Ужь я ножичком Полосиу, полосиу!..

Ты лети, буржуй, воробышком! Выпью кровушку За зазнобушку, Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

.

Не слышно шуму городского, Над невской башней тишина, И больше нет городового — Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке И в воротник упрятал нос. А рядом жмется шерстью жесткой Поджавший хвост паршивый пес,

Стоит буржуй, как пес голодный, Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга, Ой, вьюга, ой, вьюга! Не видать совсем друг друга! За четыре за шага!

Снег воронкой завился, Снег столбушкой поднялся...

Ох, пурга какая, спасе!
 Петька! Эй, не завирайся!

 От чего тебя упас
 Золотой иконостас?
 Бессознательный ты, право,
 Рассуди, подумай здраво —
 Али руки не в крови
 Из-за Катькиной любви?
 Шаг держи революцьонный!
 Биязок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед, Рабочий народ!

1

...И идут без имени святого Все двенадцать — вдаль. Ко всему готовы, Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные На незримого врага... В переулочки глухие, Где одна пылит пурга... Да в сугробы пуховые — Не утянешь сапога...

> В очи бьется Красный флаг.

Раздается Мерный шаг.

Вот — проснется Лютый враг...

И вьюга́ пылит им в очи Дни и ночи Напролет...

Вперед, вперед, Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный. — Кто в сугробе — выходи!.. Только нищий пес голодный Ковыляет позади...

Отвяжись ты, шелудивый,
 Я штыком пощекочу!
 Старый мир, как пес паршивый,
 Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный — Хвост поджал — не отстает — Пес холодный — пес безродный... — Эй, откликнись, кто идет?

- Кто там машет красным флагом?
   Приглядись-ка, эка тьма!
- Кто там ходит беглым шагом, Хоронясь за все дома?

Всё равно, тебя добуду,
 Лучше сдайся мне живьем!
 Эй, товарищ, будет худо,
 Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо Откликается в домах... Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах...

Трах-тах-тах! Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом — Позади — голодный пес, Впереди — с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью надвьюжной, Семкюй россывью жемчужкой, В белом венчике из роз — Впереди — Исус Христос.

Январь 1918

#### СКИФЫ

Панмонголизм† Хоть имя дико, Но мне ласкает слух оно. Владимип Соловьев

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы! Да, азнаты — мы, С раскосыми и жалными очами!

Для вас — века, для нас — единый час. Мы, как послушные холопы, Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал И заглушал грома лавины, И дикой сказкой был для вас провал И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток, Копя и плавя наши перлы, И вы, глумясь, считали только срок, Когда наставить пушек жерла! Вот — срок настал. Крылами бьет беда, И каждый день обиды множит, И день придет — не будет: и следа От ваших Пестумов; быть может!

О, старый мир! Пока ты не погиб, Пока томишься мукой сладкой, Остановись, премудрый, как Эдип, Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя, И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь, Никто из вас давно не любит! Забыли вы, что в мире есть любовь, Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё—н жар холодных числ, И дар божественных видений, Нам внятно всё— н острый галльский смысл, И сумрачный германский гений...

Мы помним всё — парижских улиц ад, И венецьянские прохлады, Лимонных рощ далекий аромат, И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет, И душный, смертный плоти запах... Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет В тяжелых, нежных иаших лапах?

Привыкли мы, хватая под уэдцы Играющих коней ретивых, Ломать коням тяжелые крестцы И усмирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны Придите в мириые объятья! Пока не поздно — старый меч в ножны, Товарищи! Мы станем — братья!



А если нет,— нам нечего терять, И нам доступно вероломство! Века, века — вас будет проклинать Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам Перед Европою притожей Расступимся! Мы обернемся к вам Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит, Отныне в бой не вступим сами, Мы поглядим, как смертный бой кипит, Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свиреный гунн В карманах трупов будет шарить, Жечь города, и в церковь гнать табун, И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир! На братский пир труда и мира, В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира!

30 января 1918

## з. гиппиус

(При поличении «Последних стихов»)

Женщина, безумная гордячка! Мне понятен каждый ваш намек, Белая весенняя горячка Всеми гневами звенящих строк!

Все слова — как ненависти жала, Все слова — как колющая сталь! Ядом напоенного кинжала Лезвие целую, глядя в даль... Но в дали я вижу — море, море, Исполниский очерк новых стран, Голос ваш не слышу в грозном хоре, Где гудит и воет ураган!

Страшно, сладко, неизбежно, надо Мне — бросаться в многопенный вал, Вам — зеленоглазою наядой Петь, плескаться у ирландских скал.

Высоко — над нами — над волнами,— Как заря над черными скалами — Веет знамя — Интернацьонал!

1-6 июня 1918

(1873—1924)

## РОССИИ

В стозарном зареве пожара, Под ярый вопль вражды всемирной, В льму неукрощенных бурь,— Твой облик реет властной чарой: Венец рубинный и сапфирный Превыше туч произвил лазурь!

Россия! в злые дни Батыя, Кто, кто монгольскому потопу Возвел плотину, как не ты? Чья, в напряженной воле, выя, За плату рабств, спасла Европу От чингисхановой пяты?

Но из глухих глубин позора, Из тъмы бессменных унижений, Вдруг, ярким выкриком костра,— Не ты ль, с палящей сталью взора, Взнеслась к державности велений В дин революции Петра?

И вновь, в час мировой расплаты, Дыша сквозь пушечные дула, Огия твоя хлебнула грудь,— Всех впереди, страна-вожатый, Над мраком факел ты взметнула, Народам озаряя путь.

Что ж нам пред этой страшной силой? Где ты, кто смеет прекословить? Где ты, кто может ведать страх? Нам лишь вершить, что ты решила, Нам быть с тобой, нам — славословить Твое величие в веках!

1919

#### НАМ ПРОБА

Крестят нас огненной купелью, Нам проба — голод, холод, тьма, Жизнь вкруг свистит льдяной метелью, День к дню жмет горло, как тесьма.

Что ж! Ставка — мир, вселенной судьбы! Наш век с веками в бой вступил. Тот враг, кто скажет: «Отдохнуть бы!» Лжец, кто, дрожа, вздохнет: «Нет свл!»

Кто слаб, в работе грозной гибни! В прах, в кровь топчи любовь свою! Чем крепче ветр, тем многозыбней Понт в пристань пронесет ладью.

В час бури ропот — вопль измены, Где смерч, там ядра кажут путь. Стань, как гранит, влей пламя в вены, Вдвинь сталь пружин, как сердце, в груды

Строг выбор: строй, рази — иль падай! Нам нужен — воин, кормчий, страж! В ком жажда нег, тех нам не надо, Кто дремлет, медлит, тот не наш!

Гордись, хоть миги жгли б, как плети, Будь рад, хоть в снах ты изнемог, Что, в свете молний, мир столетий Иных ты, смертный, видеть мог!

## ОКТЯБРЬ 1917 ГОЛА

Есть месяцы, отмеченные Роком В календаре столетий. Кто сотрет На мировых скрижалях идо марта, Когда последний римский вольнолюбец Тирану в грудь направил свой клинок? Как позабыть, в холодно-мглистом полдне, Строй дерзких, град картечи, все, что слито С глухим четырнадиатым декабря? Как знамена, кровавым блеском реют Нал морем Революции Великой Лвадиатое июня, и десятый День августа, и скорбный день - брюмер. Та ж Франция явила два пыланья -Февральской и июльской новизны. Но выше всех над датами святыми, Над декабрем, чем светел пятый год, Над февралем семналиатого года, Сверкаешь ты, слепительный Октябрь. Преобразивший сумрачную осень В ликующую силами весну. Зажегший новый лень нал дряхдой жизнью И, заревом немеркнущим, победно Нам озаривший правый путь в веках! 1919

# только русский

Только русский, знавший с детства Тяжесть вечной духоты, С жизнью взявший, как наследство, Дедов страстные мечты;

Тот, кто выпил полной чашей Нашей прошлой правды муть,— Без притворства может к нашей Новой вольности примкнуть!

Мы пугаем. Да, мы дики, Тесан грубо наш народ; Ведь века над ним владыки Простирали тяжкий гнет,—

Но когда в толпе шумливой Слышишь брань и буйный крик,— Вникни думой терпеливой В новый, пламенный язык.

Ты расслышишь в нем, что прежде Не звучало нам вовек: В нем теперь — простор надежде, В нем — своболный человек! Чьи-то цепи где-то пали, Что-то взято навсегда, Люди новые восстали Здесь, в республике труда.

Полюби ж в толпе вседневной Шум ее, и гул, и гам,— Даже грубый, даже гневный, Даже с бранью пополам!

1919

#### ТРУД

В мире слов разнообразных, Что блестят, горят и жгут,— Золотых, стальных, алмазных,— Нет священней слова: «Труд!»

Троглодит стал человеком В тот заветный день, когда Он сошник повел к просекам, Начиная круг труда.

Все, что пьем мы полной чашей, В прошлом создано трудом: Все довольство жизни нашей, Все, чем красен каждый дом.

Новой лампы свет победный, Бег моторов, поездов, Монопланов лет бесследный, Все — наследие трудов!

Все искусства, знанья, книги — Воплощенные труды! В каждом шаге, в каждом миге явно видны их следы.

И на место в жизни право Только тем, чьи дни — в трудах: Только труженикам — слава, Только им — венок в веках! Но когда заря смеется, Встретив позднюю звезду,— Что за радость в душу льется Всех, кто бодро встал к труду!

И, окончив день, усталый, Каждый щедро награжден, Если труд, хоть скромный, малый, Был с успехом завершен!

1919

## под гулы и взрывы

Вихри войны, кони гибели, не успокоены, Роя просторы, опоры былого крушат; В городе черны разломанных окон пробоины, Громко развалины вопят о днях баррикад.

Ропотом моря вся жизнь вдохновенно взволнована, Взносит свой гребень встающая к звездам волна: В шторме, растущем безмерно, стихия раскована, Даль заполняет потоком победным она.

В грозных разгромах, в гудящей над миром мятежности, В празднике бури, в неистовстве молний, в громах, Что же мы двое, с мечтой о целительной нежности, С трепетной песней о счастьи немом на устах?

Легкие листики, взвеяны в сумрачной бурности, Будем раздавлены, смяты, растоптаны мы Шагом народов к великой, к всеобщей лазурности, Ляжем, разъяты,— обломки рассеянной тымы?

Нет, в нашей страсти все тот же порыв напряженности, Отзвук циклона, влекущего мир на свой сул! Сладко нам реять над алым провалом безлонности, Сладко под гулы и взрывы свой строить уют.

С вами, кто рушат и зиждут, не тайные нити ли Вяжут нас, дераких, в пожаре поющих любовь? В жизни, идущей на смену векам, мы строители Вечного храма надежд, восстающего вновы!

11.XI.1920

**ТРЕТЬЯ ОСЕНЬ** (1917-1920)

Вой, ветер осени третьей, Просторы России мети, Пустые обшаривай клети, Нищих вали по пути;

Догоняй поезда на уклонах, Где в теплушках люди гурьбой Ругаются, корчатся, стонут, Дрожа на мешках с крупой;

Насмехайся горестным плачем, Глядя, как голод, твой брат, То зерно в подземельях прячет, То душит грудных ребят;

В городах бесфонарных, беззаборных, Где пляшет Нужда в домах, Покрутись в безлюдии черном, Когда-то шумном, в огнях;

А там: на погнутых фронтах, Куда толпы пришли на убой, Дым расстилай к горизонтам, Полиятый пьяной пальбой!

Эй, ветер с горячих взморий, Где спит в олеандрах рай,— Развевай наше русское горе, Наши язвы огнем опаляй!

Но вслушайся: в гуле орудий, Под проклятья, под вопли, под гром, Не дружно ли, общею грудью, Мы новые гимны поем?

Ты, летящий с морей на равнины, С равнин к зазубринам гор, Иль не видишь: под стягом единым Вновь сомкнут древний простор!

Над нашим нищенским пиром Свет небывалый зажжен, Торопя над встревоженным миром Золотую зарю времен.

#### 161

Эй, ветер, ветер! поведай, Что в распрях, в тоске, в нищете, Идет к заповедным победам. Вся Россия, верна мечте;

Что прежняя сила жива в ней, Что, уже торжествуя, она За собой все властней, все державней Земные ведет племена!

7 октября 1920

## К РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ломая кольцо блокады, Бросая обломки ввысь, Все вперед, за грань, за преграды Алым всалником — мчисы

Сквозь жалобы, вопли и ропот Трубным призывом встает Твой торжествующий топот, Над простертым миром волет.

Ты дробишь тяжелым колытом об Обветшалые стены веков, И жуток по треснувшим илитим Стук беспошалых подков, под

Отважный! Яростио прянув, чт. Ты взвил потревоженных прах, Оседает гряда туманов, Кругозор в заревых янтарях.

И все, и пророк и незоркий, Глаза обратив на восток,— В Берлине, в Париже, в Нью-Йорке,— Видят твой отненный скок.

Там взыграв, там кляня свой жребий, Встречает в смятеньи земля На рассветном пылающем небе Красный призрак Кремля, 4 декабря 1920 Я вырастал в глухое время, Когда весь мир был глух и тих, И людям жить казалось в бремя.

А слуху был ненужен стих.

Но смутно слышались мне в безднах Невнятный гул, далекий гром, И топоты копыт железных, И льдов тысячелетних валом.

И я гадал: мне суждено ли Увидеть новую лазурь, Дохнуть однажды ветром воли И грохотом весенних бурь.

Шли дни, ряды десятилетий. Я наблюдал, как падал плен. И вот предстали в рдяном свете, Горя, Цусима и Мукден.

Год пятый прошумел далекий, Свободе открывая даль. И после гроз войны жестокой Был Октябрем сменен Февраль.

Мне видеть не дано, быть может, Конец, чуть блещущий вдали, Но счастлив я, что был мной прожит Торжественнейший день земли.

### CCCP

Эй, звезда, отвечай, на потеху ли Ты навстречу солнцу летиць? Не к созвездью ль Геракла доехали Мы чрез миро-эфирную тиць?

Мимо — сотнями разные млечности, Клубы всяких туманностей — сквозь! Ну, а эти кометы,— им меч нести Вдоль Земли, вдоль Земли, на авосы! Ах, не так ли Египты, Ассирии, Римы, Франции, всяческий бред,— Те имперней, те утлее, сирее,— Все — в былое, в запруду, в запрет!

Так в великом крушеньи — давно ль оно?) → Троны, царства, империи — вдрызг! Где из прежнего моря дозволено Доплесичть до сегодня лишь брызг,

Иль напрасно над хламом изодранным Знамя красное взвито в свой срок? Не с покона ль веков эта хорда нам Намечала наш путь поперек?

Эй, Европа, ответь, не комете ли Ты подобна в огнях наших сфер? Не созвездье Геракла наметили Мы, стяг выкинув — Эс-эс-эс-эр?

# ЗСФСР

Планеты и Солице: Союз и Республики строем.
Вождь правит ралы, он из двоит и троит.
Вот на дальней орбите сбираются в круг сателлиты.
Не малые ль зериа в могучий шар слиты?
Где уже притяженье иных, нам почти чуждых сфер,
Новый мир засеетился: 33-92-93-93-93.

Как много в немногом! От отмелей плоских, где

Каспий

Вышками с нефтью поет стародавние сказки, За скалы Дарьяла, где, в вихре весдневных истерик, О старой Тамаре рыдальствует Терек, До стран, где, былыми виденьями тешится рал, Глядит к Алагэзе седой Арарат!

Как много! И сколько преданий! От дней Атлантиды Несут откровенья до нас лфетиды; Здесь — тень дивдохов! там — римских провинций границы! Там длань Тамерлана и бич его симтет.

И снова тут сплочен, в проломе всемирных ворот, К труду и надеждам свободный народ. Привет племенам, что вска и века враждовали, Но вызваны к жизни в всликом развале Империй и нарств! Вы звездой загорелись на сфере! Вы —силы земли! Вы — кровь нови! И верим: Путь держат один к свету из доеннух пеще и!

Абхазец и тюрк, армянин и грузин! <sup>1</sup>

#### МАГИСТРАЛЬ

Были лемуры, атланты и прочие... Были Египты, Эллады и Рим... Варвары, грузы империй ворочая, Лишь наводили на мир повый грим...

Карты пестрели потом под феодами,— Чтоб королям клочья стран собирать... Рушились троны и крепли... И одами Славили музы борьбу, рать на рать...

Царства плотились в Союзы, в Империи, Башнями строя штыки в высоту... Новый бой шел за земные артерии... Азию, Африку, все — под пяту!..

Труд поникал у машин и над нивами... Армий шли — убивать, умирать.. Кто-то, чтоб взять всю добычу, ленивыми Пальцами двигал борьбу, рать на рать.

Было так, длилось под разными флагами, С Семирамиды до Пуанкаре... Кто-то, засев властелином над благами, Тесно сжимал роковое каре.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сателянты — засеь планеты-спутники; Алага (Алагаа) — «В мародных армянских песиях гора Арарат олицетворяется в образе седого старыка и стоящая рядом с нам гора Алагая, кли Алагиза, — в образе красной девушкть (Прим. В. Брософі); мети и к — превенейше пародый; и и я до х — общее иназавине для ближайших преемников Александра Македонского, основателей так называемых «задинестических» задеть.

Небо сияло над гордыми, зваными... Жизнь миллионов плелась в их руках... Но — ветер взвыл над людскими саваннами, Буря, что издавна тлела в веках.

И грань легла меж прошлым и грядущим, Отмечена там где-то дата дат: Из гроз последних лет пред миром ждущим, Под красным стягом встал иной солдат.

Мир раскололся на две половины: Они и мы! Мы — юны, скудны,— но В веках скользим с могуществом лавины, И шар земной сплотить нам суждено!

Союз Республик! В новой магистрали Сольют свой путь все племена Европ, Америк, Азий, Африк и Австралий, Чтоб скрыть в цветах былых столетий гроб <sup>1</sup>.

20-25.1.1924

#### ЛЕНИН

Кто был он? Вождь, земной Вожатый Народных воль, кем изменен Путь человечества, кем сжаты В один поток волны времен.

Октябрь лег в жизни новой эрой, Властней века разгородил, Чем все эпохи, чем все меры, Чем Ренессанс и дни Аттил.

Мир прежний сякнет, слаб и тленеп; Мир новый — общий океан — Растет из бурь Октябрьских Ленин На рубеже, как всликан.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Лемуры, атланты — полумифические расы, создатели первых культур на земле» (Прим. В. Брюсова); Семираминда — легендарная ассирийская царица IX в. до. н. э. Рабмон Пузикаре — презядент Франции с 1913 по 1920 г.

Земля! Зеленая планета! Ничтожный шар в семье планет! Твое величье— имя это, Меж слав твоих— прекрасней нет!

Он умер; был одно мгновенье В веках; но дел его объем Превысил жизнь, и откровенья Его — мирам мы лонесем!

1924

Васильев

(1910-1937)

## К ПОРТРЕТУ СТЕПАНА РАДАЛОВА

Кузнец тебя выковал и пустил По свету гулять таким, И мы с удивленьем теперь тебе В лицо рябое глядим.

Ты встал и, смеясь чуть чуть, напролом Сквозь тесный строй городьбы Прошел стремительный, как топор, В руках плечистой судьбы.

Ты мчал командармом вьюг и побед, Обласкан огнем и пургой, Остались следы твоего коня Под Омском и под Ургой.

И если глаза сошурить — взойдет Туман дымовых завес, Голодные роты идут, поют, Со штыками наперевес.

И если глаза сощурить — опять Польни, тайга и лед, И встанет закат, и Омск падет, И Владивосток падет.

Ты вновь поднимаешь знамя, ты вновь На взмыленном Воронке, И звонкою кровью течет заря На занесенном клинке.

Полтысячи острых, крутых копыт Взлетают, преграды сбив, Проносят кови твоих солдат Косматые птицы грив,

И этот высокий, крепкий закал Ты выдержал до конца— Сын трех революций, сын всей страны, Сын прачки и кузнеца!

Едва ли, едва ли... Нет, никогда! На прошлом поставлен крест. Как раньше вел эскадроны — теперь Ведешь в наступленье трест.

Смеются глаза. И твоей руки Верней не бывало и нет. И крепко знают солдаты твои Тебя, командарма побед.

## повествование о реке кульдже

Мы никогда не состаримся, никогда, Мы молоды, как один, О, как весела, молода вода, Толпящаяся у плотин!

Мы никогда
Не состаримся,
Никогда,
Мы молоды до седин.
Над этой страной,
Над зарею встань
И взглядом пересеки
Песчаный шелк — дорогую ткань.
Сколько веков седел Тянь-Шань,
И сколько веков гески?

Грохочут кибитки в седой пыли. Куда ты ни кинешь взор — Бычьим стадом камни легли У синей стужи озер.

В песке и кампе деревья растут, Их листья острей ножа. И, может быть, тысячу весен тут Томилась река Кульджа. В ее глубине сияла гроза И, выкипев добела, То рыжим закатом пела в глаза, То яблонями цвела.

И голову каждой своей волны Мозжила о ребра скал. И, рдся из выстуженной глубины, Летел леляной обвал.

Когда ж на заре
Табуны коней,
Копыта в багульник врыв,
Трубнии,
Кульджа рядилась сильней,
Как будто бы Азня вси на ней
Стедния свы ковоы.

Но пороховой Девятнадцатый год, Он был суров, огнелиці Но тяжелей снарядов полет Тяжелокрылык птиці

Тогда Кульджи багровела зыбь, Глотала свинец она. И в камышах трехдюймовая выпь Протяжно пела: «В-в-ой-на!»

Был прогнан в пустыню шакал и волк. И здесь сквозь песчаный шелк Шел Пятой армин пятый полк И двадцать четвертый полк.

Страны тянь-шаньской каменный сад От кровн И от знамен алел. Пятнадцать месяцев в нем подряд Октябрьский ветер гудел.

Он шел с штыками наперевес Дорогою Аю-Кеш, Он рвался чрез рукопожатья и чрез Тревожный шепот делеш, пользания в предоставляющий предоставляющ

Он падал, расстрелян, у наших ног В колючий ржавый бурьян, Он нес махорки синий дымок И запевал «Шарабан».

Походная кухня его, дребезжа. Валилась в приречный ил. Ты помнишь его лыханье. Кульяжа. И тех. кто его творил?

По-разному убегали года. Верблюды — видела ты? — Вдруг перекидывались в поезда И, грохоча, летели туда, Где перекидывались мосты.

Затем

Со штыками наперевес Шли люди, валясь в траву, с ... ... Чтоб снова ты чудо на всех чудес. Увидела наяву, пакан и посто на вы

Вновь прогнан в пустыню прогнастья в Шакал и волк. Песков разрывая шелк, макелаца кача Пришел и пятый стрелковый полк все. И двадцать четвертый подкламы и N

when no a the read consecretal ! Удары штыка и кирки удар Не равны дь? По пояс год пости выс Man gares the test arrive about N Руководит комиссар, по се доский почи Который тогда их вель по принципа

И ты узнаешь, Кульджа: «Они!» Ты всплескиваешь в ладоши, и жут Они разжигают кругом огни, дан то в Смеются, песни поют,

И ты узнаешь, Кульджа, - вон тот, Руками взмахнув, упал, И ты узнаешь под от от от от Девятнадцатый год им в польце в С И лучших его запеваль, и выполную,

И ты узнаешь
Девятнадцатый год!
Высоким солнцем нагрет,
Недаром октябрьский ветер гудет,
Рокочет пятнадцать дет.

Над этой страной, Над зарею встань И взглидом пересеки Песчаный шелк, дорогую ткань. Сколько веков седел Тянь-Шань, И сколько веков пески?

Но не остынет слово мое, И кирок не смолкнет звон. Вздымается дамб кругое литье, И взята Кульджа в бетон.

Мы никогда не состаримся, никогда. Мы молоды до седин. О, как весела, молода вода, Толпящаяся у плотин!

Волна — острей стального ножа — Форелью плещет у дамб — Второю молодостью Кульджа Грохочет по проводам.

В ауле Тыс огневее лис Огни и огни видны, Сияет в лампах аула Тыс Гроза ее глубины.

## демьяну бедному

Тноих стихов простонародный говор Меня сегодня утром разбудил. Мие дорго он, Мие дорго он, Мие дорго он, Стите и ими, По совести — я не хочу другого Сегодня слушать... Будто лемеха Передо мной прошли, в угорстве диком Варивая землю... Сколько струн в Великом Мужичьем сердце каждого стиха! 172

Не жидкая скупая позолота, Не баловства кафтанчик продувной,— Строителя огромная работа Развернута сказаньем предо мной. В ней — всюду труд, усилья непрестанны, Сияют буквы, высятся слова. Я вижу, засучивши рукава, Работают на нивах великаны.

Блестит венцом Пот на челе творца. Не доблести ль отличье эти росы? Мир поднялся не щелканьем скворца, А славною рукой каменотеса, И скучно нам со стороны глядеть, Как прыгают по веткам пустомелн -На улицах твоя гремела медь. Они в скворешнях Для подружек пели. В нх приютнвшем, солнечном краю, Завидев толпы, прятались с испугу, Я ясно вижу, мой певец, твою Любимую прекрасную подругу. На целом свете нету ни одной Подобной ей — Ее повсюду знают. Ее зовут Советскою Страной, Страною счастья также называют,

Ты ей в хвалу Не пожалеешь слов, Рванешься стаей соловьиной в кличе... Заткиув за пояс все цветы лугов, Огромная проходит Беатриче. Она рождалась под несметный топ Несметных конниц, Под дымком шрапнелн, Когда под саблей падал Перекоп, Когда в бою Демьяна песни пели! Как никому, завидую тебе, Обветрившему песней миллионы, Несущему в победах и борьбе Поэзин багровые знамена!

#### площадь дворцовая

Дождь моросит. Мостовая торцовая Блеском багряным искрит. Вновь ощетятясь штыками, Дворцовая Грозно клокочет, бурлит. Искра свободы пылает пожарищем Над разоренной землей... Вся власть Советам!

Сло въдач съобетами по добра, товарищи! — Клич пролетел над страной...
Прошмое кажется сиом позабитым, Свертнут кровавый престол, А над Дворцовой, с короною сбитой, Злеет двуглавый орел.
В Зимием засели министры продажные, Гонят народ на войну...
Пышные речи... посулы бумажные Голодом душат страну. Час наступатет. Трепещет тирания — Свора матерых волков...
Мщенье за слезы и муки, страдания, Стон матерей и отцов! В бой за Советы!

За власть пролетария! Только вперед! Час настал... Весть захлестнула волной

полушария.

Дрогнул титан-капитал. Дождь моросит. Мостовая торцовая Блеском багряным искрит... Алыми стягами площадь Дворцовая Пламенем ярким горит.

1917

#### «ABPOPA»

Вздохнули пушки на Неве. Ударил гром, и крик «ура» Раздался в грозной тишине, И... то, что было лишь вчера, Взаплечье кануло во мгле. И светлый луч, блеснувший над Невою, Вдруг заискрился новою зарею. Ты зарево всемирного раздора Зажгла во мгле, красавица «Аврора»!

1917

#### хмуров утро

Хмурое утро. По улице тихой Мерно шагает рабочий отряд. Иглами хлешет порывистый вихрь В лица обветренные ребят. Кутаясь зябко в скупой одежонке, Руки за пазухой сжавши в кулак, Мерио идут... слышен говор негромкий, Тает предутренний мрак. первое утро свободной россии. Скоро забытое солнце взойдет. Верьте, товарищи, братья родные, Счастье оно принесет. 1917 200 (201 - 12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## новому человеку

(Агитплакат)

Интриги, кляузы, раздоры, Пустые бредни, наговоры, Ехидство, сплетни, суета, Высокомерье, клевета, Зазнайство, зависть, дрязги, склоки, Распутство, скверные пороки, Жестокость, алчность вот они, Твои заклятые враги.

1918

#### «ЧТО ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ?»

Что главное сегодия? Сражаясь, умереть Или дрожа стареть, Всю жизнь испытывая совести укоры, Уныло опуская взоры, Явив овечее смиренье, Нести кошмарное пятно презренья И, извиваясь, пресмыкаться в раболепье? Кому нужно такое долголетье? Чем в рабстве вечно прозябать, Не лучше ль, в битве умирая, Смерть бессмертьем побеждать?

1918

#### РАБОЧИЙ КЛАСС

Чьи мозолистые руки Все богатства создают? Кто не знает праздной скуки? Чей девиз: свобода — труд? Кто в борьбе за власть Советов Поднял дух народных масс, Кто эсеров и кадетов Разгромил? Рабочий класс! Он с крестьянином в союзе Революцию свершил И буржуев толстопузых С богатырских плеч свалил. Пусть теперь дрожит пред нами И заволчик и банкир... Мы полняли правды знамя ---Справедливость, братство, мир!

1919

. . .

Мы победим, мы это твердо знаем. Не потому, что мы оружием сильны, А потому, что наша правда с нами, А с ней не будем мы побеждены.

### HAIII CTAT

Со всех концов, и с севера и с юга, С востока, с запада, сжимается кольцо. На нас поляет двуглавая гадюка, Исчадье ада, свора подлецов. Пытают, вешают и ставят к стенке... И алый стаг наш кровью обагрен.

Знамена всех цветов и всех оттенков Своею правдой затмевает он, в нем сила и могущество народа, Эпохи нашей героической заря, В нем гордость наша, мужество, свобода И золотое солнце Октября!

1919, Южный фронт

(1888-1947)

### HARTE DECENT

Мир стал узок, мир стал тесен! После рабства и оков Дайте новых, светлых песен, Огневых, узывных слов!

Ваши речи устарели.
Песня ваша— перепев.
Звуки плачущей, свирели.
Заглушил народный гнев...

Тьма исчезла... Нет ненастья... Пали башин и дворцы... Песен радости и счастья Дайте, новые певцы!

# хоровод революция

Сотрясаются троны, инспадают короны. Пивергается в море за тираном тирану Льются красные заюты. И взучатуж не стоны, А победные клики. Враг сдыхает от ран.

Во вселенной безбрежной дух витает мятежный, Революций кровавых уж тудит хоровой. И бунтарь неуслежный рвется в мир зарубежный, И несет неустанно отнь восстаний вперед.

Зашумели народы, словно вешние воды. Скоро огнь революций жизнь изменит зеех стран. Позабудутся годы древнеликой невзгоды. Близок час, когда стинет в мире поздани тиран!

1917 или 1918

### **РЕШИМОСТЬ**

Матери моей — T A Bagcogoù

Стою я у порога Великих слов и лел. Палекая дорога! Неведомый удел!

Невзойденные кручи Угрюмых, хмурых гор. Маячит из-за тучи Мне солнечный узор. . . . . .

Не знаю, что теряю, Не знаю, что найду, И к аду или раю Приду я, но - приду! 1919

### К ТРУЛУ!

Работа, работа, работа, Упорный, настойчивый труд — Они, лишь они нас в ворота Невиданной яви зовут,

Упорной работой строенье Великое мы возведем. Трудами и рук и мышленья Подлунь, как невесту, в цветенье Небывшее мы уберем.

Трудитесь, кто может, руками, Трудитесь, кто может, умом, Сохою, пилой, молотками, Кирками, ланцетом, смычками, Резцами, кистями, пером,

Пусть будет одна лишь забота У тех, кто к расцвету идут: Работа, работа, работа, Упорный, настойчивый труд!

### КРАСНЫЙ ВЗМАХ

По всей Вселенной Красный Взмах Рассеял сети дряблой Хмури. Но и в Долинах и в Горах Еще звучат напевы Бури. Умолкиет гневный Ураган, И — из-за Туч, как сквозь оконце, — На воарожденный Океан Свои лучи уронит Солице.

11 сентября 1920

### вождю

Философ, социолог, гений, Рожденный меж фабричных труб, Пророк невиданных стремлений, Живых лесов могучий дуб.

Великий Маркс! С набатной силой Твой голос бьет, могуч и строг, Над буржуазною могилой, Над дряхлым миром трубит в рог.

Твой голос там, где гул машины, Проклятье нищенской судьбы, Рабочих согнутые спины Ты распрямляешь для борьбы.

Ты первый, кто взлетел над бездной, Чей дух над фабрикой витал, Один проник в «закон железный», Постиг всесильный капитал.

И не проклятья, не молитвы, Не жертвенный кадильный дым, Зажег ты буйно пламя битвы Над миром дряхлым и седым.

Учитель, мужественный, мудрый, Ты другом был в тяжелый час, Твой образ, лик твой среброкудрый У баррикад бодрили нас.

Мы верили — за этой кровью, За троном Биржи и Царя, Весь мир труда одев любовью, Взойдет вселенская заря.

Мы победим, клокочет сила В нас — пролетариях всех стран. Веками скрыто, что бурлило, — Воспламенилось, как вулкан.

Мы, огнемечущая Этна, Сорвали пыльный шлак оков. Душа рабочая, бессмертна, Воскресла из гробниц веков.

Зарей крылатою одеты, Мы в небо дерзостно взлетим, Громокипящею кометой Прорежем Млечные Пути.

Космические миллионы, Вонзимся в старый мир Стожар, В созвездьях белых Ориона Взвихрим восстания дожар.

Мы проведем на кратер лунный Стальные стрелы красных рельс, В лучисто-млечные лагуны Вонзится наш победный рейс.

Мы рук мозолистых спаяньем Меридианы облетля, Солиц электрических сияньем Полярность неба обожгли.

Взрастили под Полярным кругом Цветущих тропиков леса, И стали благодатным югом Растопленные полюса.

Воздвигнем на каналах Марса Дворец Свободы Мировой, Там будет башня Карла Маркса Сиять как гейзер отневой.

Мы победим ударом взрыва Рабочей армии всех стран, Мы — вихрь невиданного взвива — Воспламенились, как вулкан.

## ЗАРЕВО ЗАВОЛОВ

(Фпагменты)

...Сорвали с сердца рабства вздохи, С чела — терновые венцы, Свободы огненные сохи Куем мы, песен кузнецы.

Взрезают молньевые плуги Туч продымленный чернозем Заводов заревые дуги Над светлой Русью вознесем.

...Трубой стальною, словно ломом, Полночный прободил восток, Над продымленным небосклоном Зари кровавой брызнул сок.

И эти огненные капли На плитах плещут площадей. Сгребают трубы, словно грабли, С полей соломенных людей.

И каждый в заревой кольчуге Вскрылил на вихревом койе, И небо огненные плуги Взрезают в буре и огне.

И трубы боронили тучи, От них в междымное окно Рабочий огненно-могучий Рассеял звездное зерно.

Из горнов ярче и безмерней, Прокованные встали мы, Дробили иглы зимних терний, Снега расплавили зимы.

...Узоры звезд знамена ткали На занимавшейся заре, Все величавей проступали Слова: Ро Со Фе Со Ре,

## ПАРТИЗАН ЖЕЛЕЗНЯК

В степи под Херсоном Высокие травы. В степи под Херсоном курган. Лежит под курганом, Овезиный славой Матрос Железияк, партизан.

Он шел на Одессу, А вышел к Херсону— В засаду попался отряд. Полхлеба на брата, Четыре патрона И лесять последних гранат.

— Ребята,— сказал, Повернувшись к отряду, Матрос-партизан Железняк,— Штыком и гранатой Мы снимем засаду, И десять гранат — не пустяк!

Сказали ребята:

— Херсон перед нами,
И десять грават — не пустяк!
Прорвались ребята,
Пробились штыками,
Остался в степи Жиелезняк,

Веселые песни Поет Украина, Веселая юность цветет. Подсолнух высокий, И в небе далекий ... Над степью кружит самолет.

В степи под Херсоном Высокие травы, В степи под Херсоном курган.

Лежит под курганом. Овеянный славой Матрос Железняк, партизан,

1935

### DECHA O MODCE

Шел отряд по берегу, Шел издалека, Шел под красным знаменем Командир полка. Голова обвязана, Кровь на рукаве, След кровавый стелется По сырой траве.

«Хлопцы, чьи вы будете, Кто вас в бой ведет? Кто под красным знаменем, Раненный, идет?» «Мы сыны батрацкие, Мы — за новый мир, Щорс идет под знаменем — Красный командир.

В голоде и в холоде Жизнь его прошла, Но недаром пролита Кровь его была. За кордон отбросили За кордон оторосили
Лютого врага.
Закалились смолоду,
Честь нам дорога».

Тишина у берега, Смолкли голоса. молжли голоса.
Солние книзу клонится,
Падает роса.
Лихо мчится конница,
Слышен стук копыт,
Знамя Щорса красное
На ветру шумит.

1935

(1884-1967)

### РОССИЯ

Қак я любил тебя, родиая, Моя Россия, мать свобод, Қогда, под плетью изиывая, Молчал великий твой народ.

В какой слепой и дикой вере Ждал воскресенья твоего! И вот всех тюрем пали двери, Твое я вижу торжество.

Ты в праздник так же величава, Как прежде, в рабской инщете, Когда и честь твоя и слава Распяты были на кресте.

О вечном мире всей вселениой, О воле, братстве и любви Запела ты самозабвенно Народам, гибиущим в крови.

Қак солнце всходит от востока, Так от тебя несется весть, Что есть конец войне жестокой, Живая правда в людях есть.

И близок день, прекрасней рая, Когда враги, когда друзья, Как цепи, фроиты разрывая, Воскликнут: истина твоя!

Как я люблю тебя, Россия, Когда над миром твой народ Скрижали поднял огневые, Скрижали вечные свобод.

## НАД КОМПЛЕКТОМ ГАЗЕТ

О. С. Литовскому

Шуршат пожухлые страницы, Бумага желтая бледна. Но сквозь заглавных букв ресницы Какие смотрят времена!

С какой товарищеской лаской В себя впивали новый мир И этот корпус с блеклой краской, И этот стертый эльзевир!

Наборные старели кассы, Сбивались армии шрифтов, Но бороной в людские массы Врезались полчища листов.

И невозможно без волненья . Держать седой комплект в руках,— Историн сердцебиенье Я слышу в буквенных рядах

Я помню: мерзнули чернила, (1) (1) В шинели мерзнул журналист, (1) Но даль грядущего манила (1) Всего, себя влить в этот лист, (1) (1)

И мысль, нехлестанная болью:
Гражданских бедствий, и войны,
Рвалась со всей людскою голью:
На ленинские крутизные

И вот мы год за годом крепнем, Неукротимо мы растем. И если шаг наш старым щебнем Замедлен — щебень разметем.

СССР! Он весь растет, Летит за ленинской звездою. Не удержать его полет Былого рваною уздою.

Лохмотья прочы Смелей порыв! Пусть от работы ноют плечи, Мы одолеть должны наплыв Неслыханных противоречий.

Создав народной жизни план По мудрым ленинским законам, Мы терпим все еще туман Церковных ладанов и звона,

Нет! Нет! Невежества тайгу, Спиртного змея людоедство, Звериный сон, в грязи, в снегу, Былого подлое наследство—

Мы можем, смеем, мы должны Набегом юности проворной, Напором мускулов стальных Преодолеть в борьбе упорной!

Взгляни на карту. Как медведь, Ломая клеть мериднанов, Союз на полюс поглядеть Прилег к седому океану.

И, словно горсть посевной ржи, Рассыпанная в пустошь мира, Тысчонка городов лежит Кой-где рассеянная сиро.

Кругом бегут леса стремглав, И воют реки по безлюдью. Земля глядит из диких трав Кой-где распаханною грудью. В просторах дикой тишины Глотают бешеные ветры Едва родящейся страны Несчитанные километры.

Тираны знали с давних пор: Для трона крепче нет подножья, Дороги к рабству лучше нет, Чем тьмы народной бездорожье.

Но загорались очаги, И горны молнии ковали. Тиранства дерзкие враги Рождались, падали и звали.

В подполье каждая доска, В Сибири каждая тропинка Потела кровью бедняка Перед Октябрьским поединком.

И вот, под зарево невзгод, Мечта и месть, огонь и злоба, Сметая все, что жизнь гнетет, Россию вынула из гроба.

Взгляни на карту! Не узнать Отчизны бедной Льва Толстого! Бушует юная весна, Снося развалины былого,

Слепых губерний темнота Восстала радугою наций, Пустынь иссохшие уста Уже с каналами роднятся.

Сверкают дали все густей Огнями домны алозвездой. И тонет в стройке областей Тоска заплеванных уездов.

Руками врубовых машин И жалом бурова стального Тепло мы тянем из глубин На стройку счастья мирового. Мы человечество ведем На волю нз позорной клетки. И смотрит будущим вождем Питомец каждой семилетки:

Не каркайте за рубежом На юную Страну Советов! Дотла мы прошлое сожжем Лучамн ленинского света.

И одолеем мы везде Былого дряхлое уродство. Мы всем владеем, овладев Орудиями пронзводства.

Их сами можем мы создать
Из нашей крови, коль нет денег.
К лишеньям нам не привыкать,
Но кандалов мы не наденем!

Дружней напор! Смелей порыв! Пусть от работы ноют плечи, Мы одолеть должны наплыв Неслыханных протнворечий!

## наш ильич

Какне сплотились в нем светлые снлы, Что, смертн не зная, средь нас он жнвет? За что все народы его полюбили, За что им гордится советский народ?

За то, что он мыслью своей прозорлнвой В сердцах прочнтал у рабочих людей Тоску молодую о жизни счастливой И пламя зажег в них от искры ндей,

Раздвинув граннцы всемирной науки, Народам он дал путеводную нить И гневною силой рабочие рукн Наполнил, чтоб рабские цепи разбить.

# Средь вихрей враждебных над бездной

кровавой

Он поднял незыблемый стяг Октября И вывел Отчизну на путь величавый, Где мира и славы восходит заря.

И нет на земле высоты или дали, И в счастье грядущем не будет луча, Где б солнцем великих побед ни сверкали Бессмертные искры идей Ильича.

1949

Age and the specific of the second of the se

1

## CMARKS WAY

Karka information in the case of the state of the case of the case

entropies per mente conservation in contract of section of section

# ОКТЯБРЬСКИЙ СМОТР

Не гляля на непоголу. презнрая протесты дождей, Илут мололые хуложники к полотиншам плошалей. Онн не жалеют красок, онн не жалеют трудов. И вспыхивают плакаты на улицах городов. И вот выплывает в небо холодная луна. Осталась ло годовшины короткая ночь одна. И кажется мне -начнная пятналцатый свой гол. Октябрьская революция свершает ночной обход. Она проверяет твердость армии своей. Она проверяет оружие, она проверяет людей. И прежде всего она спрашивает каждого на нас: Под знаменем партии Ленина ндет ли рабочий класс? --И мы отвечаем впрочем.

нало сказать точней -Автомобили АМО за нас отвечают ей. Молодые кузнецкие домны чугуном отвечают ей, И ясли ей отвечают ровным дыханьем детей. Ее приветствуют школы каракулями ребят,

Ей орденом салютуют герои ударных бригад. И хоть ваботы немало

и некогда им присесть,
— Вперед! —

говорит Революция.
И они отвечают:
— Есть...—

Она проходит дальше,

и спрашивает она:
- А что моя Красная Армия,

 А что моя Красная Армия, по-прежнему ли сильна?

Вопрос ее затихает, встреченный тишиной.

Нельзя говорить часовому, а армия — часовой.

И это лучше ответа, недаром вопят в ночи

Французские генералы, бухарские басмачи.

Недаром сжимается злобно в расшитых шевронах рука.

Овладевают техникой

Умножь ее на соревнование и силы попробуй учесть.

Готовсь,—
 говорит Революция.

И бойцы отвечают:

— Есть! — Она проходит дальше,

и хочет она узнать: Быть может, сошла на Европу

Гуверова благодать? Но полицейские залпы

оттуда гремят в ответ. Глотает газ безработный —

самый дешевый обед. С грохотом рушатся биржи,

пылает банкиров закат.
— «Рот фронт»,—

говорят ей компартии на сорока языках, Миллионы угрюмых рабочих они ведут за собой, — В бой, —

говорит Революция. И они отвечают:

— В бой! —

И дальше идет Революция.
И рапорт ей отдает
Мой девятьсот девятый.
довольно отважный гол.

Он в призывных комиссиях стоит, к обороне готов.

Его врачи выслушивают, и он говорит — здоров. И нам дают назначенье

и круглую ставят печать. Наша приходит очередь

Республику защищать.
Мы, конечно, молоды,
но поступь у нас тверда.

 Вперед, говорит Революция.

И мы отвечаем:
— Ля!—

Не глядя на непогоду, презирая протесты дождей, Идут мололые художники

идут молодые художники к полотнищам площадей. Они не жалеют красок,

они не жалеют трудов. И вспыхивают плакаты на удинах городов.

на улицах городов.
И вот выплывает в небо холодная луна.
Осталась до годовщины

короткая ночь одна.

Октябрь 1931

### 9 — РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Люблю на Кремль глядеть я в час вечерний. Он в пять лучей над миром засверкал. Люблю я Волги вольное теченье, Люблю сибирских рек задумчивое пенье, Люблю, красавец мой, люблю тебя, Урал,

Я — русский человек, и русская природа
 Любезна мне, и я ее пою.
 Я — русский человек, сын своего народа,
 Я с гордостью гляжу на Родину свою.

Она цветет, работает и строит, В ней стали явью прежние мечты. Россия, Русь,— могла ль ты стать такою, Когда б советскою не стала ты?

Ты сыновей растишь — пилотов, мореходов, У крымских скал, в полуночном краю. Я — русский человек, сын своего народа, Я с гордостью гляжу на Родину свою.

Мир смотрит на тебя. Ты — новых дней начало. Ты стала маяком для честных и живых. И это потому, что слово — русский — стало Навеки бливким слову — большевик:

Что ты ведешь дружину молодую Республик — Октября могучих дочерей. Я — русский человек, и счастлив потому я, что десять есть сестер у матери моей.

Как все они сильны, смелы и благородны! Россия, Родина,— услышь слова мои: Ты потому счастлива и свободна, Что так же сестры счастливы твои;

Что Грузия в цвету, Армения богата, Что хорошо в Баку и радостио в Крыму. Я — русский человек, но как родного брата Украница пойму, узбека обниму. Так говорит поэт, и так его устами великий, древний говорит народ: Нам, русским, братья все, кто вместе с нами Под большевистским знаменем идет.

Могильные холмы сейчас я вспоминаю. Гляжу на мир долин, а в горле горя ком: Здесь русский лег, Петлюру поражая, Там украинец пал, сражаясь с Колчаком.

Поклон, богатыри! Над нами коршун кружит, Но мы спокойно ждем. Пускай гремит гроза. В огнях боев рождалась наша дружба, С тобой, мой друг киргиз, с тобой, мой брат казах,

Как я люблю снега вершин Кавказа, Шум северных дубрав, полей ферганских зной! Родился я в Москве, но сердцем, сердцем связан С тобою, мой Баку, Тбилиси мой ролной!

Мне двадцать девять лет. Я полон воли к жизни. Есть у меня друзья,— я в мире не один. Я — русский человек, я — сын социализма, Советского Союза гражданин!

## СТУДЕНТЫ В ДЕВЯТНАДЦАТОМ ГОДУ

Холод. Голод. И нет в общежитин дров. На заштопанных окнах Блестят, как в музее, караты. Пар валит к потолку. А по трубам, как кровь, Леденеет вода— И взрывается вдруг радиатор.

В рваных валенках, в серых ошметках галош, в рыжих «польтах», Похожие на оборотней, Истощенные голодом, Все как один — молодежь — Отправляются в лес по дрова По морозцу, В пургу — На субботник.

Лес лежит перед ними, Как вспухшая капля чернил На холодном листе Глазированной солящем бумаги. Дом лесничето, Сад его — мертвый. Их закоченил Многоградусный бред. Растоли его Жаром отваги!

Раздроби его визгом Зубастых Ощеренных пил, Разруби колуном на куски, Расщепи топорами
Ты,
Голодное войско,
Да так, чтобы пар повалил,
Чтобы жар полыхал
Верст на двадиать кругом
И нап вами!

И действительно: Горсточка серых людей, Чуть хлебнув поутру Недоваренную чечевицу, Взгрела первым ударом Декабрьский Простуженный день... И того разморило, И стало ломить поясницу.

«Гул прошел по трущобам», Как кто-то когда-то писал. Сосны падали, Ели невзвидели света. Куча, горсточка, Сорок студентов, А залп, Как из гаубип, От грозно обрушенных веток.

Все в царапинах, в ссадинах Руки, лицо— не болят. Не гудят и не ноют Ходьбой утомленные ноги. Шаг за шагом, Удар за ударом, И все — штабеля, Вдоль полотен Железной дороги!

Все — тебе, В твой гангреной пылающий рот, Паровоз, Наш защитник, Помощник и диями и ночью. Все — для вас, Для товарищей, Мерно ушедших На фронт Умирать за республику, За города, За рабочих!

Два десятка студентов, Едва уцелевших в тылу, Посылают горячий, Пропахший смолою подарок...

А вернувшись с субботника, Люди заснули в углу На промерзшем полу И дышали сгустившимся паром,

Хлеба не было. В вузы никто не ходил. В трубах пухла вода. Мертвой ватой покрылкок кариизы... И студенчество слушало мериую поступь годин: Шел Колчак, Шел Деникин, Рождался в крови Коммунизы.

### МАТЬ

Октябрь 1928 г.

Толпы с поезда. Ну, и народ! Впрямь как с шабаша: Прут и прут, не допрутся пока...

— Тише! Бабку затискали! Что тебе, бабушка?
«Мне б Петрушу...» — Которого это? — «Сынка..»

Бултыхает старуха баулом и чайником. У возниц, у шоферов, у публики — смех: — Это что ж за петрушка такая? — «Начальник он...» — Тут начальников много...—«Так мой—выше всех». Уморила! Над сборищем этим, над сонмом Гогот, хохот, шибающий в пот. Вдруг один кучерок как смекнет, да как вспомнит, Что начальник строительства— Правильно— Петр!

Кулаком по мордам Лошадей задремавших, Чтоб стояли, Чтоб выглядели, как орлы! Сено — в ноги. Кнут — в руки: «Садитесь, мамаша!..»

Ой, железные шины круты и круглы! Ты качайся, на клевере вскормленный мерин! Вороная кобылка, пластайся в разлет! Обернется, башкой помотает — и верит — И не верит.

А бабушка носом клюет. Кацавейка на ней - не по-летнему - ватная. Ишь! горбатая... Ишь! - неприглядная вся... Загорелая, старая и рябоватая... ...У начальника в комнате Карты висят... На кровати начальника — простыни взрыты. Шторы — настежь. И солнце -По всем косякам, Книгам, стеклам, приборам... Слепящая бритва Пышет в зеркало, А перед зеркалом — сам. Крепкий, свежий, еще не успел приодеться, Напевает чего-то в усы и под нос. Пена шлепается на полотение...

Входит возчик: «Мамашу — в порядке довез...»

А за возчиком, В белом платочке и валенках, Что-то давнее-давнее, и не узнать... Вспоминал... вспоминал... вспоминал... Вспомнил — Маменька! — «Я, Петруша! Я, милый! Я, кровный! Я — мать»...

Отобрал у нее узелки и баулы, Рассовал под столы, оглянулся мельком. Усадил, оглядел ее всю.— И пакнуло Детством — речкой, репейником, молоком, Молодыми рябинами над оградами. Рубашонкой в заплатах. сестренкой в соплях...

— Мама! Мамонька! Чем же тебя мне порадовать? Ты, наверно, с дороги устала, приляг. Уложил ее, старенькую, на топчанике, Одеялом, коротенькую,— до бровей...

— Самоварчик? У нас, понимаешь ли,— чайники... В церкву хочешь? А я и не строил церквей.

Ну, да ты не волнуйся! Ты мало грешила, Я ж тебя от любого греха излечу. Знаешь, мамонька, что? У меня есть машина. Я тебя по строительству прокачу.

Ты посмотришь, чего мы настроили... Дела ж До сих пор полон рот — и какие дела! Покатаемся? Хочется? — «Что ты! И гле уж!»

Два денечка поохала И померла. А начальника мы уважали. Не с ним ли Возвели комбинат за четыре зимы? Вышло так, что мамашу его хороинли Всем строительством, весми бригадами мы.

В полдень, как по сигналу, ---

В разогретый асфальт — Многотысячный шаг! Тихо, тихо прошел в голове демонстрации Пятитонный, задернутый черным «фомаг».

Там четыре партийца Почетною вахтою Охраняют стоймя, Не опершись на борт, Загорелую, старую и рябоватую Мать начальника наших работ.

Мы проходим, работоупорные жители, Мимо ясных от яркого света громад. Автогеном мерцает Машиностроительный, Равномерио работает Химкомбинат.

Мерно медные трубы Оркестра умелого, На девчонках платочки Весенних цветов...

...Ничего не видала И мало что сделала За семь с лишним десятков Бедняцких годов. На голодной степи, у дороги,— песочек. Бабий голос— еще молодой— одинок...

Сын приехал С уральских заводов, Вальцовщиком, Прогармонил недельку — И смылся сынок.

А у ней, как и встарь, догнивает под дождиком Ощетиненный, малоколосистый сноп...

Сын приехал, Бежавши из ссылки Подпольщиком, Ночевал на овине — И смылся сынок. А она — со скотом — поднимается раненько. Уж от старости пальцы пускаются в пляс...

Сын приехал С гражданского фронта. Израненный, Отдохнул — и на фронт! А она осталась...

Протащилась, Не чуя ни горя, ни времени, Через двадцать беременностей и смертей...

...Мы положим тебя, Аграфена Ефремовна, В парке отдыха У пионерлагерей

Через светлые, Через стеклянные версты Сын тебя провожает, Как через века...

Это строили мы
Под его руководством —
Инженера, начальника, большевика.
Это мы возводили,
Чтобы крепче дышалось,
Чтобы легче работалось,
Лучше жилось,
Чтобы с пог не валила
Ни хворь,
Ни чсталость...

Мы положим тебя У веселых берез, Изможденную, темную мать неимущих, Всех. кто новым и властным хозяином встал,

Пусть в оркестре Все трубы играют «Замучен Тяжелой неволей...» И «Интернационал»!

(1895-1925)

#### KAHTATA

Спите, любимые братья. Снова родная земля Неколебимые рати Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья, Зарево красных зарниц... Спите, любимые братья, В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью Стражем стоит у ворот... Спите, любимые братья, Мимо вас деижется ратью К зорям вселенским народ.

# ИОРДАНСКАЯ ГОЛУБИЦА

(Отрывки)

Земля моя златая! Осенний светлый храм! Гусей крикливых стая Несется к облакам.

То душ преображенных Неисчислимая рать, С озер поднявшись сонных, Летит в небесный сад. А впереди их лебедь. В глазах, как роща, грусть. Не ты ль так плачешь в небе, Отчалившая Русь?

Лети, лети, не бейся, Всему есть час и брег. Ветра стекают в песню, А песня канет в век,

2

Небо — как колокол, Месяц — язык, Мать моя — родина, Я — большевик.

Ради вселенского Братства людей Радуюсь песней я Смерти твоей.

Крепкий и сильный, На гибель твою В колокол синий Я месяцем бью,

Братья-миряне, Вам моя песнь. Слышу в тумане я Светлую весть...

1918

# НЕБЕСНЫЙ БАРАБАНЩИК

Л. Н. Старку

1

Гей вы, рабы, рабы! Брюхом к земле прилипли вы. Нынче луну с воды Лошади выпили. Листьями звезды льются В реки на наших полях. Да здравствует революция На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами, Сеем пурговый свист. Что нам слюна иконная В наши ворота в высь?

Нам ли страшны полководцы Белого стада горилл? Взвихренной конницей рвется K новому берегу мир.

2

Если это солнце В заговоре с ними, Мы его всей ратью На штыках полымем.

Если этот месяц Друг их черной силы, Мы его с лазури Камнями в затылок.

Разметем все тучи, Все дороги взмесим, Бубенцом мы землю К радуге привесим.

Ты звени, звени нам, Мать-земля сырая, О полях и рощах Голубого края.

3

Солдаты, солдаты, солдаты — Сверкающий бич над смерчом. Кто хочет свободы и братства, Тому умирать нипочем. Смыкайтесь же тесной стеною! Кому ненавистен туман, Тот солнце корявой рукою Сорвет на златой барабан,

Сорвет и пойдет по дорогам Лить зов над озерами сил— На тени церквей и острогов, На белое стадо горилл.

В этом зове калмык и татарин Почуют свой чаемый град, И черное небо хвостами, Хвостами коров вспламенят.

1

Верьте, победа за нами! Новый берег недалек. Волны белыми когтями Золотой скребут песок.

Скоро, скоро вал последний Миллионом брызнет лун. Сердце — свечка за обедней Пасхе массы и коммун.

Ратью смуглой, ратью дружной Мы идем сплотить весь мир. Мы идем, и пылью выожной Тает облако горилл,

Мы идем, а там, за чащей, Сквозь белесость и туман Наш небесный барабанщик Лупит в солнце-барабан.

А. Сахарови

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело. На перекличке дружбы многих нет. Я вновь вернулся в край осиротелый, В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться Той грустной радостью, что я остался жив? Здесь даже мельница — бревенчатая птица С крылом единственным — стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком, А те, что помнили, давно забыли. И там, где был когда-то отчий дом, Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит. Вокруг меня снуют И старые и молодые лица. Но некому мне шляпой поклониться, Ни в чых глазах не нахожу приют.

И в голове моей проходят роем думы Что родина? Ужели это сны? Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый Бог весть с какой далекой стороны.

И это я! Я, гражданин села, Которое лишь тем и будет знаменито, Что здесь когда-то баба родила Российского скандального пиита.

Но голос мысли сердцу говорит: «Опомнись! Чем же ты обижен? Ведь это только новый свет горит Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать, Другие юноши поют другие песни.

Они, пожалуй, будут интересней — Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной. На щеки впалые летит сухой румянец, Язык сограждан стал мне как чужой, В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я: Воскресные сельчане У волости, как в церкви, собрались. Корявыми, немытыми речами Они свою обсуживают «жись»,

Уж вечер. Жидкой позолотой Закат обрызгал серые поля, И ноги босые, как телки под ворота, Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным, В воспоминаниях морщиня лоб, Рассказывает важно о Буденном, О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его — и этак и раз-этак, — Буржуя энтого... которого... в Крыму...» И клены морщатся ушами длинных веток, И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол, И под гармонику, наяривая рьяно, Поют агнтки Бедного Демьяна, Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна! Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом дружен? Моя поэзия здесь больше не нужна, Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну, что ж! Прости, родной приют. Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен, Пускай меня сегодня не поют — Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все. Как есть все принимаю. Готов идти по выбитым следам. Отдам всю душу октябрю и маю, Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки— Ни матери, ни другу, ни жене. Лишь только мне она вверяла звуки И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом! У вас другая жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, Душой бувтующей навеки присмирев.

Но и тогда, Когда на всей планете Пройдет вражда племен, Исчезнет ложь и грусть,— Я буду воспевать Всем существом поэта Шестую часть земли С названьем кратким «Русь».

<1924>

# письмо к женщине

(Отрывок)

Теперь года прошли. Я в возрасте ином. И чувствую и мыслю по-иному. И говорю за праздничным вином: Хвала и слава рулевому!

Сегодня я В ударе нежных чувств, Я вспомнил вашу грустную усталость. И вот теперь Я сообщить вам мчусь, Каков я был, И что со мною сталось!

Любимая! Сказать приятно мне: Я избежал паденья с кручи. Теперь в Советской стороне Я самый япостный полутуик.

Я стал не тем, Кем был тогда. Не мучил бы я вас, Как это было раньше. За знамя вольности И светлого труда Готов нати хоть до Ламанша.

Простите мне... Я знаю: вы не та — Живете вы С серьезным, умным мужем; Что не нужна вам наша маята, И сам я вам Ни капельки не нужен.

Живите так, Как вас ведет звезда, Под кущей обновленной сени. С приветствием, Вас помиящий всегда Знакомый ваш

Сергей Есенин.

< 1924

# ленин

(Отрывок из поэмы «Гуляй-поле»)

Еще закон не отвердел. Страна шумит, как непогода. Хлестнула дерзко за предел Нас отравившая свобода. Россия! Сердцу милый край! Душа сжимается от боли. Уж сколько лет не слышит поле Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт Утратил мирные глаголы. Как оспой, ямами копыт Изрыты пастбища и долы.

Немодчный топот, громкий стон, Визжат таванки и телеци. Ужель я сплю и вижу сон, Что с копьями со всех сторон Нас окружают печенеги? Не сон, не сон, я вижу въявь Ничем не усыпленным взглядом, Как, лошадей пуская вплавь, Отряды скачут за отрядом.

Куда они? И где война? Степная водь не внемлет слову. Не знаю, светит ли луна, Иль всадник обронил подкову? Все спуталось...

Но понял взор: Страну родную в край из края, Огнем и саблями сверкая, Междоусобный рвет раздор.

Россия — Страшный, чудный звои. В деревьях березь, в цветь — подснежник. Откуда закатнася он, тебя встревоживший мятежник? Суровый гений! Он меня Влечет не по своей фитуре. Он не садылся на коня И не лета павстречу буре. Сплеча голов он не рубил, Не обращал в побет пехоту. Одно в убийстве он любил — Перепеляную охоту.

Для нас условен стал герой. Мы любим тех, кто в черных масках, А он с сопливой детворой Зимой катался на салазках. И не носил он тех волос, Что льют успех на женщин томных,-Он с лысиною, как поднос, Глядел скромней из самых скромных. . . . . . . . . . . . . . . . . Застенчивый, простой и милый, Он вроде сфинкса предо мной. Я не пойму, какою силой Сумел потрясть он шар земной? Но он потряс... Шуми и вей! Крути свиреней, непогода, Смывай с несчастного народа Позор острогов и церквей. . . . . . . . . . . . . . . Была пора жестоких лет. Нас пестовали злые лапы. На поприше крестьянских бел Цвели имперские сатрапы. . . . . . . . . . . . . . Монархия! Зловещий смрад! Веками шли пиры за пиром. И продал власть аристократ Промышленникам и банкирам. Народ стонал, и в эту жуть Страна жлала кого-нибудь... И он пришел. . . . . . . . . . . . Он мощным словом Повел нас всех к истокам новым. Он нам сказал: «Чтоб кончить муки, Берите всё в рабочьи руки. Для вас спасенья больше нет — Как ваша власть и ваш Совет». . . . . . . . . . . . . . . . . И мы пошли под визг метели, Куда глаза его глядели; Пошли туда, где видел он Освобожденье всех племен.

И вот он умер...
Плач досаден.
На медно лающих громадин
Салют последний даден, даден.
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетов.

Для них не скажешь: «Ленин умер!» Их смерть к тоске не привела,

Еще суровей и угрюмей Они творят его дела...

1924

#### БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ

С любовью прекрасному художнику Г. Якулову

Пой песню, поэт, Пой. Ситен неба такой Голубой. Море тоже рокочет Песнь. Их было 26. 26 их было. 26. Их могилы пескам Не занесть. Не забудет никто Их расстрел На 207-й Версте.

Там за морем гуляет Туман. Виднив, встал нз песка Шаумян. Над пустыней костлявый Стук. Вон еще 50 Рук. Вылезают, стирая Плеснь. 26 их было,

Кто с прострелом в груди, Кто в боку, Говорят: «Нам пора в Баку — Мы посмотрим, Пока есть туман, Как живет Азербайджан».

Ночь, как дыню, Катит луну. Море в берег Струит волну. Вот в такую же ночь И туман Расстрелял их Отряд англичан.

Коммунизм — Знамя всех свобод. Ураганом вскипел Нарол. На империю встали В ряд и крестьянин И пролетариат. Там, в России, Дворянский бич Был наш строгий отец Ильич.

А на Востоке Здесь Их было 26.

Все помнят, конечно, Тот, 18-й несчастный Год. Тогда буржуа Всех стран Обстреливали Азепбайджан.

Тяжел был Коммуне Удар. Не вынес сей край И пал, Но жутче всем было Весть Услышать

Про 26.

В пески, что как плавленый Воск, Свезли их За Красноводск. И кто саблей, Кто пулей в бок, Всех сложили на желтый Песок.

26 их было.
26.
Их могилы пескам Не занесть.
Не забудет никто Их расстрел
На 207-й
Версте.

Там за морем гуляет Туман. Видишь, встал из песка Шаумян. Над пустыней костлявый Стук. Вон еще 50 Рук Вылезают, стирая Плеснь. 26 их было, 26.

Ночь как будто сегодня Бледней. Над Баку 26 теней. Теней этих 26. О них наша боль И песнь.

То не ветер шумит, Не туман. Слышишь, как говорит Шаумян: «Джапаридзе, Иль я ослеп. Посмотри: У рабочих хлеб. Нефть - как черная Кровь земли. Паровозы кругом... Корабли... И во все корабли, В поезда Вбита красная наша Звезла».

Джапаридзе в ответ:
«Да, есть.
Это очень приятная
Весть.
Значит, крепко рабочий
Класс
Держит в цепких руках
Карказ

Ночь, как дыню, Катит луну. Море в берег Струит волну. Вот в такую же ночь И туман Расстрелял нас Отряд англичан».

Коммунизм — Знамя всех свобод. Ураганом вскипел Народ. На империю встали В ряд И крестьянин И пролетариат. Там, в России, Дворянский бич Был наш строгий отец Ильии А на Востоке Здесь 26 их было, 26.

Свет небес все синей И синей. И синей. Молкиет говор Дорогих теней. Кто в висок прострелен, А кто в грудь. К Ахч-Куйме Их обратный путь...

Пой, поэт, песню, Пой. Ситец неба такой Голубой... Море тоже рокочет Песнь — 26 их было,

26.

Издатель славный! В этой книге Я новым чувствам предаюсь, Учусь постигнуть в каждом миге Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело Шептал бумаге карандаш, Душа спросонок хрипло пела, Не понимая праздник наш.

Но ты видением поэта Прочтешь не в буквах, а в другом, Что в той стране, где власть Советов, Не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый, Меня насмешке не предашь,— Лишь потому так неумело Шептал бумаге карандаш.

#### ВОСПОМИНАНИЕ

Теперь октябрь не тот. Не тот октябрь теперь. В стране, где свищет непогода. Ревел и выл Октябрь, как эверь, Октябрь семнадцатого года. Я помню жуткий Снежный день. Его я видел мутным взглядом. Железная витала тень Над омраченным Петроградом. Уже все чуяли грозу. Уже все знали что-то. Знали, Что не напрасно, знать, везут Солдаты черепах из стали, Рассыпались... Уселись в ряд... У публики дрожат поджилки... И кто-то вдруг сорвал плакат

Со стен трусливой учредилки. И началось... Метнулись взоры, Войной гражданскою горя, И дымо пламенной «Авроры» Взошла железиая заря. Свершилась участь роковая, И над страной под вопли «матов» Взметнулась надпись огневая: «Совет Рабочих Депутатов».

\* \* \*

Спит ковыль. Равнина дорогая И свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая Не вольет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь, И, пожалуй, всякого спроси— Радуясь, свирепствуя и мучась, Хорошо живется на Руси?

Свет луны, таинственный и длинный, Плачут вербы, шепчут тополя. Но никто под окрик журавлиный Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом И моей коснулась жизнь судьбы, Все равно остался я поэтом Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью, Вижу я, как сильного врага, Как чужая юность брызжет новью На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый, Я могу прочувственно пропеть: Дайте мне на родине любимой, Все любя, спокойно умереть!

1925

Неуютная жидкая лунность И тоска бесконечных равнин,— Вот что видел я в резвую юность, Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы И тележная песня колес... Ни за что не хотел я теперь бы, Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам, И очажный огонь мне не мил. Даже яблонь весеннюю вьюгу Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное, И в чахоточном свете луны Через каменное и стальное Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно Волочиться сохой по полям! Нищету твою видеть больно И березам, и тополям.

Я не знаю, что будет со мною,... Может, в новую жизнь не гожусь, Но и все же хочу я стальною Видеть бедную, нищую Русь,

И, внимая моторному лаю В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз, Ни за что я теперь не желаю Слушать песню тележных колес.

#### АННА СНЕГИНА

(Из поэмы)

Я шел по дороге в Криушу И тростью спибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, Ничто не смутило меня. Струмлися запахи сладко, И в мыслях был пьяный туман... Теперь бы с красивой солдаткой Завесть хорошо бы роман.

Но вот и Криуша... Три гола Не зрел я знакомых крыш, Сиреневая погода Сиренью обрызгала тишь. Не слышно собачьего дая. Здесь нечего, видно, стеречь.-У каждого хата гнилая. А в хате ухваты да печь. Гляжу, на крыльне у Прона Горластый мужицкий галдеж, Толкуют о новых законах, О ценах на скот и рожь. «Здорово, друзья!» «Э. охотник! Здорово, здорово! Сались! Послушай-ка ты, беззаботник, Про нашу крестьянскую жисть. Что нового в Питере слышно? С министрами, чай, ведь знаком? Недаром, едрит твою в дышло, Воспитан ты был кулаком. Но все ж мы тебя не порочим. Ты — свойский, мужицкий, наш. Бахвалишься славой не очень И сердце свое не продашь. Бывал ты к нам зорким и рьяным. Себя вынимал на испод... Скажи: Отойдут ли крестьянам Без выкупа пашни господ?

Кричат нам, Что землю не троньте, Еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой Смотрел мие в лико и в глаза, А я, отягченный думой, Не мог ничего сказать. Дрожаль, качались ступени, Но помню Под звои головы: «Скажи, Кто такое Ленин?» Я тихо ответил: «Он — вы».

1925

#### КАПИТАН ЗЕМЛИ

Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир—
Единая семья.

Не обольщен я Гимнами герою, Не трепещу Кровопроводом жил. Я счастлив тем, Что сумрачной порою Одними чувствами Я с ним дышал И жил.

Не то что мы, Которым все так Близко,— Впадают в диво И слоны... Как скромный мальчик Из Симбирска Стал рулевым Своей страны.

Средь рева воли В своей расчистке, Слегка суров И нежно мил, Ои много мыслил По-марксистски, Совсем по-ленииски Творил.

Her! Это не разгулье Стеньки. Не пугачевский Буит и трои! Он никого не ставил К стенке. Все делал Лишь людской закои. Он в разуме, Отваги полиый, Лишь только прилегал К рулю, Чтобы об мыс Дробились волиы, Простор давая Кораблю,

Он — рулевой И капитаи, Страшиы ль с ним Шквальные откосы? Ведь, собраниая С разных стран, Вся партия— его Матросы.

Не трусь, Кто к морю не привык: Они за лучшие Обеты Зажгут, Сойдя на материк, Путеводительные светы.

Тогда поэт Другой судьбы, И уж не я, А он меж вами Споет вам песню В честь борьбы Другими, Новыми словами.

Он скажет: «Только тот пловец, Кто, закалив В бореньях душу, Открыл для мира наконец Никем не виданную Сушу».

# песнь о великом походе.

(Отрывки из поэмы)

1925

Через двести лет, В сиеговой октябрь, Затряслась Нева, Подымая рябь. Утром встал народ И на бурю глядь: На столбах висит Сволочная знать. Ай да славный люд! Ай да Питер-град! Но с чего же там Пушки бьют-палят? Бьют за городом, Бьют из-за моря. Понимай, как хошь, Ты, душа моя! Много в эти дни Совершилось дел. Я спою о них, Как спознать сумел.

k

Веселись, душа Молодецкая. Нынче наша власть, Власть советская. Офицерика, Да голубчика Прикокошили Вчера в Губчека.

Гаркнул «Яблочко» Молодой матрос: «Мы не так еще Подотрем вам нос!»

А за Явором: Под Украйною, Услыхали мужики Весть печальную. Власть советская Им очень нравится, Да идут войска С ней расправиться. В тех войсках к мужикам Родовая месть. И Врангель тут, И Деникин здесь. А на помог им, Как лихих волчат, Из Сибири шлет отряды Адмирал Колчак.

Ах. рыбки мон. Мелки косточки! Вы, крестьянские ребята, Подросточки. Ни ногатой вас не взять. Ни рязанами. Вы гольем пошли гулять С партизанами. Красной Армии штыки В поле светятся. Здесь отец с сынком Могут встретиться. За один удел Бьется эта рать --Чтоб владеть землей Да весь век пахать. Чтоб шумела рожь И овес звенел, Чтобы каждый калачи С пирогами ел.

Ну и как же ту элобу Не вынашивать? На Дону теперь поют Не по-нашему: «Пароход идет Мимо пристани. Будем рыбу кормить Коммунистами» А у нас для них поют: «Куда тъв котишься? В Вечека попадещь — Не воротишься».

\*
От одной беды
Целых три растут,—
Вдруг над Питером
Слышен новый гуд.
Не поймет никто,
Отколь гуд идет:

«Ты не смей дремать, Трудовой народ, Как под Питером Рать Юденича». Что же делать нам Всем теперича? И оттуда бьют, И отсель палят, Ой ты, бедный люд, Ой ты, Питер-град!

Дождик лил тогда В три погибели. На корню дожди Озимь выбили. И на энтот год Не шумела рожь. То не жизнь была, А в печенки нож.

Дождик льет и льет, Ты терпи, терпи. В куртке кожаной Коммунар, не спи.

А за синим Доном, Станицы казачьей, По-кукушьи плачет. Говорит Корилов Казакам поречным: «Угостите партизанов Вишеньем картечным. С Краспой Армией Деникин Справится, я знаю. Расстеллянсь наши тики С Дона до Дунаюх. Вей сильней и крепче, Ветер синь-студеный. С нами храбрый Ворошилов, Удалой Буденный.

Если крепче жмут. То сильней орешь. Мужику одно: Не топтали б рожь. А как пошла по ней Тут рать Деникина --В сотни верст легла Прямо в никь она. Нал такой белой В стане белых ржут, Валят сельский скот. И под водку жрут. Мнут крестьянских жен, Левок лапают. «Так и надо вам. Сиволапые! Ты, мужик, прохвост! Сволочь, бестия! Отплати-кось нам За поместия. Отплати за то, Что ты вешал знать. Эй, в кнуты их всех, Растакую мать!»

Ой ты, синяя сирень, Голубой палисад, На роднмой стороне Никто жить не рад. Опустели огороды, Хаты брошены, Заливные луга Не покошены.

И примят овес, И прибита рожь. Где ж теперь, мужик, Ты приют найдешь?

Но сильней всего Те встревожены, Что ночьми не спят В куртках кожаных, Кто за бедный люд Жить и сгибнуть рад, Кто не хочет сдать Вольный Питер-град.

Там под Лиговом Страшный бой кипит. Питер траурный Без огней. Не спит. Миг -- и вот сейчас Враг проломит все, И прощай мечта Городов и сел... Пот и кровь струит С лиц встревоженных, Бьют и бьют людей В куртках кожаных. Как снопы, лежат Трупы по полю. Кони в страхе ржут, В страхе топают. Но напор от нас Все сильней, сильней. Быются восемь дней, Бьются девять дней... На десятый день Не сдержался враг... И пошел чесать По кустам в овраг.

Наши взад им: «Крой!» Пушки бьют, палят... Ай да славный люд! Ай да Питер-град!

А за Белградом. Окол Харькова. Кровью ярь мужиков Перехаркана. Бедный люд в Москву Босяком бежит. И от стона и от рева Вся земля дрожит. Ишут хлеба они. Просят милости. Ну и как же злобной воле Тут не вырасти? У околицы Гуляй-полевой Собиралися Буйны головы. Па как стали жечь,

Қақ давай палить, У Деникина Аж живот болит.

Ах, яблочко, Цвета милого! Бьют Деникина. Бьют Корнилова. Пветочек мой. Пветик маковый. Ты скорей, адмирал, Отколчакивай. Там за степью гул, Там за степью гром, Каждый в битве защищает Свой отновский дом. Курток кожаных Пол Донцом не счесть. Видно, много в Петрограде Этой масти есть.

В белом стане вопль. В белом стане стон: Обступает наша рать Их со всех сторон. В белом стане крик. В белом стане бред. Как пожар стоит Золотой рассвет. И во всех кабаках Огни светятся... Завтра многие друг с другом Уж не встретятся. И все пьют за царя. За святую Русь, В ласках знатных шлюх Забывая грусть.

В красном стане храп, В красном стане смрад. Вонь портяночная От сапот солдат. Завтра, еле свет, Нужно снова в бой. Спи, корвый мой! Прть вас золотом Свет зари кропит. В куртке кожаной Коммунар не спит.

На заре, заре В дождевой крутень Свистом ядерным Мы встречали день. Подымая вверх, Как тоску, глаза, В куртке кожаной Коммунар сказал: «Братья, если злесь Одолеют нас, То октябрьский свет . Навсегда погас. Будет крыть нас кнут, Будет крыть нас плеть. Всем весь век тогла В нищете корпеть». С горьким гневом рук, Утерев слезу, Ротный наш с тех слов Сапоги разул; Громко кашлянув, «На.- сказал он мне,-Дома нет сапог, Передай жене».

4

На заре, заре В лождевой крутень Свистом ядерным Мы сушили день. Эх ты, яблочко, Да цвету разного, Бей того... которого... Буржуазного. Пуля входит в грудь. Как пчелы ужал. Наш отряд тогда Впереди бежал. За лошиной пруд. А за прудом лог. Коммунар ничком В землю носом лег. Мы вперед, вперед! Враг назад, назад! Мертвецы пусть так Под дождем лежат. Спите, храбрые, С отзвучавшим ртом! Мы придем вас всех Хоронить потом.

Вот и кончен бой, Машет красный флаг, Не жалея пят, Удирает враг. Удивленный тем, Что остался цел, Молча ротный наш Сапоги надел. И сказал: «Жене Сапоги не враз, Я их сам теперь Изноенть гороаэл».

\*

Вот и кончен бой. Тот, кто жив, тот рад. Ай да вольный люд! Ай да Питер-град! От полуночи До синя утра Нал Невой твоей Бродит тень Петра. Бродит тень Петра, Грозно хмурится На кумачный цвет В наших улицах. В берег бьет вода Пенной индевью... Корабли плывут Будто в Индию...

1924

# —Заболоцкий *-*

(1903—1958)

ГОРОД В СТЕПИ (Отрывки)

2

Какой простор для мысли и труда! Какая сила дерзости и воли! Кто, чародей, в необозримом поле Воздвиг потомству эти города? Кто выстроил пролеты колоннал. Кто выделил гирлянды на фронтонах. Кто средь степей разбил испепеленных Фонтанами варывающийся сал? А ветер стонет, свищет и гудит, Рвет вымпела, над башнями играя. И изваянье Ленина стоит. В седые степи руку простирая. И степь пылает на исходе дня, И тень руки ложится на равнины. И в честь вождя заволят песнь акыны. Нал инструментом голову склоня. И затихают шорохи и взлохи. И замолкают птичьи голоса, И вопль певца из струнной суматохи, Как вольный беркут, мчится в небеса. Летит, летит, летит... остановился... И замер где-то в солнце... А внизу Переполох восторга прокатился. С туманных струн рассыпав бирюзу. Но странный голос, полный ликованья, Уже вступил в особый мир чудес, И целый город, затанв дыханье, Следит за ним под куполом небес. И Ленин смотрит в глубь седых степей. И думою чело его объято, И песнь летит, привольна и крылата, И, кажется, конца не будет ей. И далеко, в сиянии зари, В своих широких шляпах из брезента Шахтеры вторят звону инструмента И полнимают к небу фонари...

Налев остроконечные папахи И наклонясь нагриву скакуна. Вокруг отар во весь опор казахи Несутся, выются, стиснув стремена, И стрепет, вылетев из-под копыт, Шарахается в поле, как дазутчик, И солние жжет верхи сухих колючек. И на сто верст простор вокруг открыт. И Ленин на холме Караганды Глядит в необозримые просторы, И вкруг него ликуют птичьи хоры, Звенит домбра и плещет ток воды. И за составом движется состав. И льется уголь из полземной клети. И ветел гонит тьму тысячелетий. Нал Казахстаном крылья распластав. 1947

#### холоки

В зипунах домашнего покроя, Из далеких сел, из-за Оки, Шли они, неведомые, трое — По мирскому делу ходоки.

Русь металась в голоде и буре, Все смещалось, сдвинутое враз: Гул вокзалов, крик в комендатуре, Человечье торе без прикрас.

Только эти трое почему-то Выделялись в скопище людей, Не кричали бешено и люто, Не ломали строй очередей.

Всматриваясь старыми глазами В то, что здесь наделала нужда, Горевали путники, а сами Говорили мало, как всегда.

Есть черта, присущая народу: Мыслит он не разумом одним,— Всю свою душевную природу Наши люди связывают с ним. Оттого прекрасны наши сказки, Наши песни, сложенные в лад. В них и ум и сердце без опаски На одном наречье говорят.

Эти трое мало говорили. Что слова! Была ие в этом суть. Но зато в душе они скопили Миогое за долгий этот путь.

Потому, быть может, и таились В их глазах тревожиме огни В поздинй час, когда остановились У порога Смольного они.

Но когда радушимй их хозяни, Человек в потертом пиджаке, Сам работой до смерти измани, С ними говорил накоротке,

Говорил о скудиом их районе, Говорил о той поре, когда Выйдут электрические коии На поля наподного труда.

Говорил, как жизиь расправит крылья, Как, воспрянув духом, весь народ Золотые хлебы изобилья По стране ликуя понесет.—

Лишь тогда тяжелая тревога В трех сердцах растаяла, как сон, И виезапио видно стало много Из того, что видел только ои.

И котомки сами развязались, Серой пылью в комиате пыля, В их руках стыдливо показались Черствые ржаные креиделя.

С этим угощеньем безыскусным К Ленину крестьяне подошли. Ели все. И горьким был и вкусным Скудный дар истерзанной земли.

(1891-1981)

#### СМОЛЬНЫЙ

Довольно! Довольно Истошно кликушами выть! Весь твой я, клокочущий Смольный, С другими — постыдно мне быть.

Пусть ветер холодный и резкий Ревет и не хочет стихать, Меня научил Достоевский Россию мою понимать.

Не я ли стихами молился, Чтоб умер жестокий палач, И вот этот круг завершился, Россия, Россия, не плачь!

Не я ль призывал эти бури, Не я ль ненавидел застой? Дождемся и блеска лазури Над скованной льдами Невой.

Чтоб счастье стране улыбнулось, Она заслужила его. И чтобы в одно обернулось Твое и мое торжество.

Довольно! Довольно! Довольно! Кликушам нет места в бою. Весь твой я, клокочущий Смольный, Всю жизнь я тебе отдаю!

Октябрь 1917 г.

### ЛЕНИН

Хоть верь в могущество судьбы, Хоть отрицай ее значенье, Но пробил час освобожденья,— Россия встала на дыбы.

238

Среди осколков самовластья, Под вой неистовых врагов Не для себя мы ищем счастья, А для народов и веков...

Нам путь указывает Ленин. И с верой пламенной в него Мы для грядущих поколений Уже готовим торжество.

Мы примем на себя все муки Холодных дней, голодных зим, Но стяг родной в чужие руки Мы никогда не отдадим.

Во имя равенства и братства Народов, скованных еще, Без передышки будем драться До самой смерти горячо,

Нам путь указывает Ленин, Не отходящий от руля. Уже сверкает в отдаленье Обетованная земля.

2 ноября 1918 г.

## НАРОД

В ушах еще звучат восторженные крики Народа. В глазах еще горят веселые отни. И у трибуны море отневое... О, страсть народная! О, смысл ее великий! Одну лишь только ветку шелохни — И затрепещет дерево живое.

1918

\* \* \*

Я помню день Октябрьского восстанья. Кипели площади. Дворец был пуст. С его дрожащих побелевших уст Последнее срывалось содроганье. Нева катилась медленно и вольно И, как всегда, спокойною волной, А там, вдали, высокий хмурый Смольный Уж властвовал, могучий и стальной.

Железный остров средь стальной стихии, Во время бури острой и слепой, Так он стоял среди больной России, Охваченный рабочею толпой.

Дома пылали. Проносились люди. Чудовищно гремя, броневики Встречали залпы спрятанных орудий, И кое-где щетинились штыки.

Я помню дым, и небо, и тревогу, И мост Дворцовый, и веселый шум Восставших войск, взошедших на дорогу Гражданских войн, великих дней и дум.

### ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЭМА

(Отрывки) .

...Враги, озлобляясь, крестили нас Каинами, Европа скалит на нас штыки, Благословляемые, проклинаемые И нестибаемые большевики

Когда-то (давно ли?) вы были в подполье, И было легко, точно выпить до дна, Отдать нам все силы, отдать свои боли, Отдать свою жизнь, как кусок полотна.

Теперь тяжелей стопудовой поклажи Сказать вам: я с вами, я ваш навсегда. О муке бессонниц никто не расскажет, Как пули, как кегли, метнулись года. Я верю в тебя горячо и упрямо, Рожденная бурей Советская власть. С такою же верою Васко да Гама, Как в прорубь, летел в океанскую пасть.

...От старого мира ни звука, ни метра, Умри «не убий», и воскресни «убей», Сожги, распыли, распластай и по ветру Бессмысленный розовый пенел развей.

Вы снились мне с детства, как мука, как счастье, Быть может, в разрезе иных плоскостей, И принял я сердцем и новые снасти, И озеро крови, и груды костей.

3

Семнадцатый год. Морские просторы. Матросские песии. Горячий свинец. Казалось, дымят еще пушки «Авроры» И содрогается Зимний дворец.

Маяк для будущих поколений В реквизированном особняке, Простой и неповторимый Ленин Громил капиталистов и их лакеев.

В огне и дыму возникали Советы, И корчились в судорогах отруба, Как пластырь на тело, ложились декреты, Расклеенные на столбах.

Октябрь, я помню тебя годовалым, Шумели ветра, и гудела земля. Неистовым криком Россия кричала, Иссохиме груди свои оголя.

А там — в глубине бесконечной равнины — Начинающая оживать Выпрямляет могущественную спину Два века бездействовавшая Москва.

Вспоминая неписанные страницы На видавших виды стенах Кремля, Она смотрела с тревогой на новые лица, Любопытства не утоля. И лишь те, кто когда-то стонали под плетью, Чьи тела боярский нож кромсал, Посылают сквозь прожитые столетья Пролетариям свои голоса.

Дрожа от испуга, волнуясь от счастья, Задыхаясь от внутреннего торжества, Принимает вагоны Советской власти Встрепенувшаяся Москва...

1932

Пусть мне ответит кто-нибудь на свете, Как ощутить чужую боль Своей, Как не бросать чужой беды на ветер И глубже проникать в сердиа людей.

В глухой тайге, в непроходимой чаще; Приникшему к деревьям головой, Дай свой ответ, прямой и настоящий, Епинственно возможный и живой.

Так в юности взывал к кому-то страстно, И в зрелых годах мне пришел ответ, Ответ прямой и с правдою согласный; Зари октябрьской лучезарный свет.

1938

# ЛЕНИНУ 1917 ГОДА

Было время: не знал я ни Маркса, ни Канта И о жизни по Ленину только судил, Я старался по мере ума и таланта Пелать все для того, чтобы он победил.

Всё смешалось теперь: и событья, и даты, Книги, митипги, толпы людей и дома, Гул берлинских бульваров, и наши солдаты, И на небе октябрьского солнца кайма. Годы мчатся, как звукн по волнам эфира. Не стибаясь, мы шли от зари до зари. Имя Ленина, ставшее совестью мира, Путеводной звездою над нами горит. 7 ноября 1980 г.

### СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

(Из поэмы)

## Пролог

История — это не даты заученные, Не цифры сухне, как жесткое сено... История — это не перечень путчей, Не стены бастилий, не льды н арены.

История — это дыхание трепетное Народов, стремящихся к жнани свободной, Без трусости подлой, без жалкого лепета, Что ценн нужны для простого народа.

Но то, что казалось почтн невозможным, Свершнлось. И час революцин грянул. И Ленин, пронизанный болью народной, Ваошел на корабль и стал капитаном.

И если ты связаи с Отчизной своею Не метрикой только, но сердцем и разумом, Ты должен поведать потомству скорее О том, что ты видел своими глазами.

## П

Скажн, чье сердце не сжималось В тот памятный и страшный год? Россия билась и металась, Как рыба в судорге о лед.

В борьбе слепой нзнемогала, Смотря на Запад н Восток, Народам мира подавала Тревожный пламенный гудок. На улице толпа гудела, Никто не зиал: где явь, где сои. Ночь петроградская чериела, И ветер дул со всех сторои.

А у реки в Кшесииском доме Уж ие гремела речь вождя, И с иеба падали в истоме Потоки сиега и дождя.

Кто крикиул в эту ночь: довольно?! Кто встал у шаткого руля? В свицовых датах смуглый Смольный, За имм — деревии и поля.

На стенах — строгие декреты Наклеены и вкривь и вкось... Откуда столько душ отпетых В страие тишайшей набралось?

Откуда, боже, эти люди? Молился обыватель вслух. За ним с медяшками на блюде Шли толпы вспуганных старух...

Честолюбив, с усмешкой едкой Строчил свои статьи Чериов. Он грязью лил с упрямством редким На «варавлов-большевиков».

Во всех газетах пишет это, Сочится злоба между строк, И ядовитые памфлеты Летят иа пашню и гудок.

О, эти взмыленные ночи, Как кони мчались в даль и снег, И поиял в Октябре рабочий, Что он ие раб, а человек.

1981

(1887 - 1942)

## в один союз

В один союз, народы мира! Вложите в ножны тесаки, Веринтесь к пашиям опустелым, Всех стран уставшие полки.

Смените стяги боевые На знамя алое труда, Пусть стихнет злоба и навеки Умрет кровавая вражда.

Сотрите волею мятежиой Тысячелетиие межи, Чтоб под огнем ие погибали Колосья трепетные ржи.

Пусть там, где пушки грохотали, Спокойно сеятель пройдет И мирно утреинюю песию Рожок пастуший пропоет.

Во имя равенства и братства, Германец, русский и француз, Сойдитесь с миром и сомкинтесь В один союз!

1917

## ГРЯДУШЕЕ

Над миром светлым и свободным, Гориилом вечиого труда, Горит огием международным Красноармейская звезда. Ее лучи неугасимы, Алеют ровно сквозь туман, И к ней, как древле пилигримы, Идут рабочие всех стран.

С нубийцем черным породнился Крестьянин волжских берегов, И братски в гул единый слился Напев различных языков,

Один над всеми стяг багряный, И все во власти тех же чар; Вражды и злобы истуканов Испепелил святой пожар,

Горят сверкающие знаки: Колосья, молот и серпы, И, словно огненные маки, Пестреют дети средь толпы.

Конца не видно караванам Великих рыцарей труда, К чьни многолетним тяжким ранам Коснулась лаской осиянной Красноармейская звезда.

# РОССИЯ

По ниве жизни конь крылатый Волочит тяжко красный плуг, За ним с трудом идет оратай, Коня и плуга верный друг.

Дымится пена под шлеею,— Земля упорна и суха, Но под железною рукою Рвут пашию жадно лемеха,

Храпит и гнется конь упрямый, Что шаг, то хвощ иль лебеда, Но все ж ложится прямо, прямо За бороздою борозда, За ним с берестяным лукошком, С боков отмеченным звездой, Великий сеятель сторожко Идет нехоженой тропой.

Грозит им небо ежечасно И мечет молнию-копье, И с криком злобным и опасным Кружит над ними воронье.

Но конь могучий и крылатый, Сверкая пеной, все идет, И все упорнее оратай Свой острый красный плуг ведет.

# коммунисты

Посвящаю членам Российской Комминистической партии.

Стремясь к одной великой цели, Не знаем страха мы в борьбе, Лишь мы в годину бед посмели Наперекор пойти судьбе. Когда на нас враги точили Исполтишка свои ножи. Мы святотатственно разбили Законов древних рубежи. Под знамя наше мы собрали Семью коммуны трудовой И путь великий начертали Резцом по карте мировой. Тот путь далек... Пусть будет круче К вершинам солнечным подъем -Сквозь холод, мрак, туман и тучи Мы факел красный пронесем. Уж вилно с вышек наших башен: Перешагнув через моря, Нал глалью иноземных пашен Зажглась восстания заря.

Меж Нью-Йорком и Москвою Бежит певучая волна И невидимкою-рукою Стальные пишет письмена: «Во имя общей братской доли, Вы, пролетарии всех стран, Порывом мошным тверлой воли Сомкните свой великий стан. Грядите в помощь коммунарам, Рубите рабства кандалы, Пусть старый мир одним ударом Сметут мятежные валы». Подхвачен клич за океаном, Раздался первый гулкий звон, Вот-вот суровым ураганом Восстанет горлый Альбион. Мы не одни... Глялите, братья, Горит за морем тот же герб: Переплелись в олном объятье Колосья, молот, плуг и серп.

1920

#### МАТЕРИ

Не думай, мать, об убежавшем сыне: Я лучших дней у жизни не прошу. Всегда, всегда к Октябрьской годовщине Я благодарные стихи пишу.

Пишу про те скрипучие полати, Где по ночам ворочалась нужда. Пишу о том, что к нашей низкой хате Плывут огни по медным проводам;

Пишу о том, как межи нас душили, Как ставил голод серые кресты, И что теперь в поля идут машины, И что хлеба высоки и густы.

Родная мать, молящаяся небу! Родная мать, покорная судьбе! Скажи, не ты ль приклеивала хлебом Портреты Ленина в своей избе?

И вечерами, примостившись к свету, Не ты ль стыдливо просишь у снохи Прочесть тебе ту самую газету, В которой сын печатает стихи?

И если б старость утопить в пучине, Ты побежала бы за мною вслед. Вот почему к Октябрьской годовщине Я каждый раз пишу тебе привет. 1925

# письмо в страну советов

Советский край, страна большевиков, Страна великих дерэновенных планов! Видна ты мне со всех материков, Со всех земель, морей и океанов. И где б я ни был,— ты всегда со мной: В Шанхае, в Лондоне, В Париже иль Варшаве. И знаю я: ведут к тебе одной Дороги и пути обоих полушарий.

Пусть мы границами еще разделены, Пусть никогда друг друга не встречали, Но у меня в глазах отражены Все радости твои и все твои печали,

Ты научилась в битвах побеждать, Ты вышла к свету из подвалов темных И хорошо умеешь понимать Всех обездоленных и угнетенных.

И. мы несем свои сердца тебе, Чтобы горела в них неугасимо Твоя Суровая решительность в борьбе, Твоя Неиссякаемая сила.

Ты солнцем правды озаряець нас — Людей труда в закабаленных странах, И миллионы рук, И миллионы глаз По всей земле Твою несут охрану.

И все охотники на голову твою, Что замышляют войны и походы, Ответят нам в решительном бою За все свои дела, За все твои невзгоды.

Страна Советов, родина побед! Мы все с тобой — наперекор границам. Ты — наша молодость, Ты — наш рассвет, Надежды нашей Первая заринца.

1932

#### У МАВЗОЛЕЯ ЛЕНИНА

Проходит ночь. И над землей все шире Заря встает, светла...

Не умер он: повсюду в этом мире Живут его дела.

И если верен ты его заветам — Огням большой весны.—

Огням большой весны,—
В своей стране ты должен стать поэтом —
Творцом своей страны,

На стройке ль ты прилаживаешь камень,— Приладь его навек, Чтобы твоими умными руками

Гордился человек.

Растишь ли сад, где вечный голод плакал, Идешь ли на поля, Работай так, чтоб от плодов и злаков

Расотан так, чтоо от плодов и злаков Ломилась вся земля.

Услышишь гром из вражеского стана У наших берегов,— Иди в поход, сражайся неустанно

И будь сильней врагов! Какое б ты ни делал в жизни дело, Запомни — цель одна:

Гори, дерзай, чтоб вечно молодела Великая страна;

Чтобы, когда в холодные потемки Уйдешь ты, — слеп и глух, — Твое бы имя понесли потомки, Как песню, — вслух.

1935

# песня о революции

На заре, на зорюшке туманной, По скупым, неласковым полям Это я — оратай безымянный — Сеял хлеб с тоскою пополам.

Это я по городам и селам Ощупью искал твоих следов; Звал тебя я песней невеселой, Ждал тебя я тысячу годов.

Это я холодными ночами Думу передумывал твою, Это я с винтовкой за плечами Шел сражаться за тебя в бою.

Сквозь леса, сквозь дебри вековые Ты мою услышала тоску, Ты одна — за тыщу лет впервые — Руку протянула мужику.

Под его нечесаную крышу Принесла счастливое житье. От тебя, от первой, я услышал Имя настоящее свое.

И, твоим дыханием согретый, Ласкою обласканный твоей, Прохожу я по Стране Советов, Как хозяин суши и морей.

Я не знаю, чрез какие реки, По каким пройду еще местам, Только знаю, что тебя вовеки Никому в обиду я не дам.

1936

# 25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА

Я снова думал, в памяти храня Страницы жизни своего народа, Что мир не знал еще такого дня, Как этот день — семнадцатого года.

Он был и есть начало всех начал, И мы того свидетели живые, Что в этот день народ наш повстречал Судьбу свою великую впервые;

Впервые люди силу обрели И разогнули синны трудовые, И бывший раб хозяином земли Стал в этот день за все века впервые;

И в первый раз, развеяв злой туман, На безграничной необъятной шири Взошма звезда рабочих и крестьян — Пока еще единственная в мире...

Все, что сбылось, иль, может, не сбылось, Но сбудется, исполнится, настанет! — Все в этот день октябрьский началось Под гром боев народного восстанья.

И пусть он шел в пороховом дыму,— Он — самый светлый, самый незабвенный, Он — праздник наш. И равного ему И нет и не было во всей вселенной.

Сияет нам его высокий свет — Свет мира, созидания и братства. И никогда он не погаснет, нет, Он только ярче будет разгораться! 8 ноября 1956

# дума о ленине

Когда вырастешь, дочка, отдадут тебя В деревіно большую, в деревіна замуж мужики там всё злые — топорами секутся, А по будням там дождь и по праздіним дождь (Из старой русской кародной песни)

В Смоленской губернии, в хате холодной, Зимою крестьянка меня родила. И, как это в песне поется народной, Ни счастья, ни доли мне дать не могла. Одна была доля — бесплодное поле, Бесплодное поле да тощая рожь. Одно было счастье — по будням ненастье, По будням ненастье, а в праздники — дождь.

Голодный ли вовсе, не очень ли сытый, Я все-таки рос и годов с десяти Постиг, что одна мне наука открыта — Как лапти плести да скотину пасти.

И плел бы я лапти... И может быть, скоро Уже обогнал бы отца своего... Но был на земле человек, о котором В ту пору я вовсе не знал ничего.

Под красное знамя бойцов собирая, Все тяготы жизни познавший вполне, Он видел меня из далекого края, Он видел и думал не раз обо мне.

Он думал о том о бесправном народе, Кто поздно ложился и рано вставал, Кто в тяжком труде изнывал на заводе, Кто жалкую нивку слезой поливал;

Чьи в землю вросли захудалые хаты, Чьи из году в год пустовали дворы; О том, кто давно на своих супостатов Точил топоры, но молчал до поры.

Он стал и надеждой и правдой Россин, И славой ее и счастливой судьбой. Он вырастил, поднял могучие силы И сам их повел на решительный бой.

И мы, что родились в избе, при лучине, И что умирали на грудах тряпья,—
От Ленина право на жизнь получили—
Все тысячи тысяч таких же, как я.

Он дал моей песне тот голос певучий, Что вольно плывет по стране по родной. Он дал моей ниве тот колос живучий, Который не вянет ни в стужу, ни в зной. И где бы я ни был, в какие бы дали Ни шел я теперь по пути своему,— И в дни торжества, и в минуты печали Я сердием своим обращаюсь к нему.

И в жизни другого мне счастья не надо,— Я счастья хотел и хочу одного: Служить до последнего вздоха и взгляда Живому, великому делу его.

1940-1941

(1907-1945)

#### песня о живых и мертвых

Серы, прохладны и немы Воды глубокой реки. Тихо колышутся шлемы, Смутно мерцают штыки.

Гнутся высокие травы, Пройденной былью шурша. Грезятся стены Варшавы И камыши Сиваша.

Ваши седые курганы Спят над широкой рекой. Вы разрядили наганы И улеглись на покой.

Тучи слегка серебристы В этот предутренний час, Тихо поют бандуристы Славные песни о вас.

Слушают грохот крушенья Своды великой тюрьмы. Дело ее разрушенья Кончим, товарищи, мы.

Наша священная ярость Миру порукой дана: Будет безоблачна старость, Молодость будет ясна.

Гневно сквозь сжатые зубы Плюнь на дешевый уют. Наши походные трубы Скоро опять запоют.

Музыкой ясной и строгой Нас повстречает война. Выйдем — и будут дорогой Ваши звучать имена.

Твердо пойдем, побеждая, Крепко сумеем стоять. Память о вас молодая Будет над нами сиять.

Жесткую выдержку вашу Гордо неся над собой, Выпьем тяжелую чашу, Выдержим холод и бой.

Все для того, чтобы каждый Смертью дышавший в борьбе, Мог бы тихонько однажды В сердце сказать о себе:

«Я создавал это племя, Миру несущее новь. Я подарил тебе, время, Молодость, слово и кровь».

1927

#### СТРОИТЕЛЬ

Мы разбили под звездами табор И гвоздями приблан к шесту Наш фонарик, раздвинувший слабо Гуталиновую черноту. На гранита шершавые плиты Аккуратно поставили мы Ватерпасы и теололиты, Положили кирки и ломы. И покула товарнище спорят, Я задумался с трубкой у рта: Завтра утром мы выстроим город, Назовем этот город — Мечта. В этом улье хрустальном не будет Комнатушек, похожих на клеть.

В гулких залах веселые люли Будут редко грустить и болеть. Мы сады разобьем, и нал ними Станет, словно комета хвостат. Неземными ветрами гонимый. Пролетать голубой стратостат. Благодарная память потомков! Ты поклонишься нам до земли. Мы в тяжелых походных котомках Для тебя это счастье несли! Не колеблясь ни влево, ни вправо, Мы работе смотрели в лицо. И взлымаются тучные травы Из сердец наших мертвых отцов... Тут, одетый в брезентовый китель, По рештовкам у каждой стены. Шел и я, безымянный строитель Удивительной этой страны.

1930

#### **КРЕМЛЬ**

В тот грозный день, который я люблю, Меня почтив случайным посещеньем. Ты говорил, я помню, с возмущеньема «Большевики стреляют по Кремлю». Гора до пят взводнованного сада --Ты ужасался... Разве знает тля. Что вель не кистью на стене Кремля Свои лела история писала. В тот год на землю опустилась тьма И пел свинец, кирпичный прах вздымая. Ты подметал его, не понимая, Что этот прах - история сама... Мы отдаем покойных власти тленья И лишний cop — течению воды. Но пеним вешь, раз есть на ней следы Ушедшего из мира поколенья, Раз вещь являет след людских страстей -Мы чтим ее и, с книгою равняя, От времени ревниво охраняя, По вещи учим опыту детей. А гибнет вещь — нам в ней горька утрата Ума врагов и смелости друзей.

Так есть доска, попавшая в музей Лишь потому, что помнит кровь Марата. И часто капли грудового пота Стирает мать. Приводит в Тюильри Свое дитя и говорит в «Смотри — Сюда попала пуля санколота...» Постой, чудак, умерь свою спесивость, Мы лучше знаем цену красоты. Мы сводим в жизнь прекрасное, а ты? Привык любить сусальную красивость... Но ты решил, что дрогнула земля У грузных ног обстрелянного зданья. Так вслушайся: уже идут преданья Так вслушайся: уже идут преданья

1928

# КУКЛА

Как темно в этом доме! Тут царствует грузчик багровый, Под негрезвую руку Тебя колотивший не раз... На окне моем — кукла. От этой красотки безбровой Как тебе оторвать Васильки загоревшихся глаз?

Что ж! Прильни к моим стеклам И красные падъчики высуны... Пес мой куклу изгрыз, На подстилке ее теребя. Кукле — много недель! Кукле стала курносой и лысой. Но не все ли равно? Как она взюолновала тебя!

Лишь однажды я видел:
Блистали в такой же заботе
Эти синие очи,
Когда у соседских ворот
Говорил с тобой мальчик,

Что в каменном доме напротив Красный галстучек носит, Задорные песни поет,

Как темно в этом доме! Ворвись в эту нору сирую Ты, о время мое! Размечи этот инший уют! Тут дерутся мужчины, Тут женцины тряпки воруют, Сквернословят, судачат, Юродствуют, плачут и пьют.

Дорогая моя! Что же будет с тобой? Неужели И тебе между них Суждена эта горькая часть? Неужели и ты В этой доле, что смерти тяжеле, В девять пить, В деля—в врася ты в деля—и И в деля в деля—на расять на деля в д

Неужели и ты погрузнився в попойку и в драку, По намекам поймень, Что любовь твоя — Ходкий товар, Улем вычеренны брови, Улем вычеренны брови, Надепны на шею — собаку, Красный зонтик возьмешь И пойдешь на Покровский бульвар?

Нет, моя дорогая! Прекрасная нежность во взорах Той великой страны, Что качала твою колыбелы! След трука и борьбы — На руке ее известь и порох, И под этой рукой Этой доли — Бояться тебе ль?

Для того ли, скажи, Чтобы в ужасе, С черствою коркой Ты бежала в чулан Под хмельную отповскую дичь,— Надрывался Дзержинский, Выкашливал легкие Горький, Десять жизней, людских Отработал Владимир Ильич?

И когда сквозь дремоту Опять я услышу, что начат Полуночный содом, Что орет забулдыга-отец, Что валитея посуда, Что голос твой тоненький плачет,— О терпенье мое! Оборвешься же ты наконец!

И придут комсомольцы, И пьяного грузчика свяжут, И нагрянут в чулан, Где ты дремлешь, свернувшись в калач, И оденут тебя, И возьмут твои вещи, И скажут: «Дорогая! Пойдем, Мы дадим тебе куклу. Не плачы.)

1932

#### двойник

Два месяца в небе, два сердца в груди, Орел позади, и звезда впереди. Я поровну слышу и клекот орлиный, И вижу звезду над родимой долиной: Во мпе перемешаны темень и свет, Мне Недоросль— прадед, и Пушкин—мой дед. Со мной заодно с колченогой кровати Утрами встает молодой обыватель, Он бродит, раздет, и немыт, и небрит, Дымит папиросой и плоско острит. На сад, что напротив, на дачу, что рядом, Глядит мой двойник издевательским взглядом, Равно неприязненный всем и всему,— Он в жизнь эту входит, как узинк в торьму.

А я человек переходной эпохи...

Хоть в той же постели грызут меня блохи, 
Хоть в теж очки я гляжу на зарю 
И тех же сортов папиросы курю, 
Но славлю местокость, которая в мире 
Клопов выжигает, как в затхлой квартире, 
Которая за косы землю берет, 
С которой сегодня и я в свой черед 
Под знаменем гезов, суровых и босых, 
Вперед завишу мой скитальческий посох... 
Что ж рядом плетется, смешок затая, 
Двойник мой, проклятая косность моя?

Так, пробуя легкими воздух студеный, Сперва задыхается новорожденный, Он мерзиет, и свет ему режет глаза, И тянет его воротиться назад, В привычную ночь материнской утробы; Так золото мучат кислотною пробой, Так золото мучат кислотною пробой, Так золото мучат кислотною пробой, Так золото лучат кислотною пробой, Так золото мучат кислотною пробой и так золото пробой пробо

Мы вместе живем, мы неплохо знакомы, И сильно не ладим с моим двойником мы То он меня ломит, то я его миу, И, чуть отдохнув, продолжаем войну. К эпохе моей, к человечества маю Себя я за шиворот приподымаю. Пусть больно от этого мне самому, Пускай тяжело,— я себя подиму! И если мой голос бывает печален, Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!., Огромиая жизнь расправляет крыла!

1934

Старинный друг, поговорим, Старинный друг, ты помнишь Крым? Вообразим, что мы силим Пол буком темным и густым, Медуз и крабов на мели Босые школьники нашли, За волнорезом залегли В глубоком штиле корабли, А море, как веселый пес, Лежит у отмелей и кос И быстрым языком волны Облизывают валуны. Звезда похожа на слезу, А кипарисы там, внизу, Как две зеленые свечи В сандалом пахнущей ночи. Ты закурил и говоришь: «Как пахнет ночь! Какая тишь! Я тут уже однажды был, Но край, который я любил, Но Крым, который мне так мил, Я трехлюймовками громил. Тогда, в двадцатом, тут кругом Нам каждый камень был врагом, И каждый дом, и каждый куст... Какая перемена чувств! Вель я теперь на берегу Окурка видеть не могу, Я веточке не дам упасть, Я камушка не дам украсть. Не потому ль, что вся земля -От Крыма и до стен Кремля, Вся до последнего ручья -Теперь ничья, теперь моя? Пусть в ливадийских розах есть Кровь тех, кто не успел расцвесть, Пусть наливает виноград Та жизнь, что двадцать лет назад Пришла, чтоб в эту землю лечь,-Клянусь, что праздник стоит свеч! Смотри! Сюда со связкой нот В пижаме шелковой идет

И поднимает скрипку тот, Кто грыз подсолнух у ворот. Наш летний отдых весел, но, Играя в мяч, идя в кино, На утлом ялике гребя, Борясь, работая, любя, Как трудно дался этот край, Не забывай, не забывай! » Ты смолк. В потемках наших глаз Звезла крылатая зажглась. А море, как веселый пес. Лежит у отмелей и кос, Звезда похожа на слезу, А кипарисы там, внизу, Нам светят, будто две свечи, В сандалом пахнущей ночи... Тогда мы выпили до дна Бокал мускатного вина,-Бокал за Ролину свою. За счастье жить в таком краю, За то, что Кремль, за то, что Крым Мы никому не отдадим,

1935

. . .

Гремят мятежные раскаты, Гудит набата красный звон, Мир угнетенья, мир проклятый

До основанья потрясен.

И в грозном вихре разрушенья, В кровавом ужасе войны Уже цветут, горят виденья Великой Мировой Весны.

И близок день: вернется воин С полей войны под мирный кров, И будет Новый Мир построен — Мир без тиранов и рабов,

И разноликие народы, Разрушив сети злобных пут, Под сенью Братства и Свободы Легко и радостно вздохнут.

12 января 1918

### железный мессия

Вот он — спаситель, земли властелин, Владыка сил титанических, В шуме приводов, в блеске машин, В сиянии солнц электрических.

Думали — явится в солнечных ризах, В ореоле божественных тайн, А он пришел к нам в дымах сизых С фабрик, заводов, окраин.

Вот он шагает чрез бездны морей, Непобедимый, стремительный, Искры бросает мятежных идей, Пламень струит очистительный. Где прозвенит его властный крик — Недра земные вскрываются, Горы пред ним расступаются вмиг, Полюсы мира сближаются.

Где пройдет — оставляет след Гулких железных линий, Всем несет он радость и свет, Цветы насаждает в пустыне.

Новое солнце миру несет, Рушит троны, темницы, К вечному братству народы зовет, Стирает черты и границы.

Знак его алый — символ борьбы — Угнетенных маяк спасительный; С ним победим мы иго судьбы, Мир завоюем пленительный.

Апрель или май 1918

#### MATPOCAM

Герои, скитальцы морей, альбатросы, Застольные гости громовых пиров, Орлиное племя, матросы, матросы, Вам песнь огневая рубиновых слов.

Вы — солнце, вы — свежесть стихии соленой, Вы — вольные ветры, вы — рокоты бурь, В речах ваших звоны, морские циклоны; Во взорах безбрежность — морская лазурь.

Врагам не прощали вы кровь и обиды И знамя борьбы поднимали не раз, Балтийские воды и берег Тавриды Готовят потомкам пленительный сказ.

Как бурные волны, вы грозно вливались Во дни революций на невский гранит, И кровью орлиной не раз омывались Проспекты, панели асфальтовых плит.

Открытые лица, широкие плечи, Стальные винтовки в бесстрашных руках, Всегда наготове для вражеской встречи,— Такими бывали вы в красных боях,

Подобно утесам, вы встали, титаны, На страже коммуны, на страже свобод У врат лучезарных, где вязью багряной Сверкает бессмертный Семнадцатый год.

Герои, скитальцы морей, альбатросы, Застольные гости громовых пиров, Орлиное племя, матросы, матросы, Вам песня поэта, вам слава векові Весля 1018

Флаг кумачовый на скудном шесте, Грубая надпись: «Вся власть Советам!», Но каждое сердце в палящей мечте, И знамя горит мировым рассветом.

Топот тяжелый натруженных ног, Серые блузы, кепи да блузы, Но крепче железа рабочие узы,— Каждый изведал из сотни дорог Только одну: суму да острог.

Взоры упорны, упрямы лица, Прямо с заводов, прямо с работы— В сытую роскошь праздной столицы, В пышный проспект мишуры, позолоты,

Встревоженный Невский привстал на дыбы, Знамя маячит знаком судьбы...

Прыгнули нервно стекляшки лорнетов: Что там? «Советы... долой кадетов»... В струйках фиалок — звериная злосты На фонари бы черную кость...

Шляпы, пенсне, золотые погоны, Шепот струится: «Вот они, вот, Большевики, дезертиры, шпионы... Что же по ним не строчит пулемет?»

В жирных мозгах шевелится, должно быть, Греза: на белом коне генерал. Только бесплодна и греза и злоба—Вот надвигается огненный шквал,

Флаг кумачовый на скудном шесте, Поступь упруга, не гнутся колени. Каждое сердце в палящей мечте Лелеет весеннее слово «Лении».

#### 25 ОКТЯБРЯ

Есть дни величавей столетий... Играй, моя песня, гори! Этот день осенний светит Светом неумирающей зари.

Дни брели бродягами хилыми, Пропадая в тумане и мгле, Этот встал над седыми могилами Женихом невесте-земле.

Никогда не забудут потомки Бурный Смольный с жужжаньем улья, И сжигавшие страх и потемки Пламя слов и костер патруля.

Каждый был на голову выше, Каждый был окрылен и силен. Верю: даже созвездия слышат Этих дней полыхающий звон.

Были пьяны, хмельны без водки, От зари до зари без сна; Было новое даже в походке, В каждом взоре — огонь и весна.

#### ЧИТАЯ ЛЕНИНА

Когда за письменным столом вы бережно

берете его живой и вечный том в багряном переплете — и жизнь ясна,

и мысль чиста, не тронутая тленьем, с гравюры первого листа вас будто видит Ленин.

# И чудится:

он знает все, что было в эти годы,— и зарева горящих сел, и взорванные своды,

и Севастополь, и Донбасс, и вьюгу в Сталинграде,

и кажется он видел вас v Ковпака в отряде...

И хочется сказать ему о времени суровом, как побеждали

злую тьму его могучим словом, как освещало каждый штык его родное имя, как стало званье —

большевик — еще непобелимей.

--

И хочется сказать о том, как в битве и работе нам помогал

великий том в багряном переплете, как Ленин

с нами шел вперед к победе шаг за шагом, как осенял себя народ его бессмертным стягом!

#### О НАШИХ КНИГАХ

По-моему, пора кончать скучать, по-моему. пора начать звучать, стучать в ворота. мчать на поворотах, на сто вопросов строчкой отвечать! По-моему, пора стихи с зевотой, с икотой, рифмоваться неохотой из наших альманахов исключать. кукушек хор заставить замолчать и квакушку загнать в ее болото. По-моему, пора славать в печать лишь книги, что пол кожей переплета таят уменье

радий излучать,

лечить и обучать,

и из беды друг друга выручать,

труд облегчить,



и рану, если нужно,

облучать,

и освещать

дорогу для полета!.. Вот какая нам предстоит гигантская

работа.

1953

### двадцатые годы

Молодой головой русея, 
над страницей стихов склонясь, 
был Асеев, 
дверь держать открытой для нас. 
Мне приснится, 
и прояснится, 
и сверкиет отраженным дием — 
на дарьяльскую шель 
мясницкой 
этот сверху глялящий дом.

Я взбегал
по крутейшей лестнице
мимо примусов и перин
на девятый этаж,
где свеситься
было страшно,
держась перил.

У обрыва
лестничной пропасти
был на двери фанерный лист,
на котором
крупные подписи
открывавших ту дверь вились,

Я о том расскажу
при случае,
а за подписями щита—
знаменитые строки
слушали,
знаменитые—
шли читать.

Был Каменский, ава пальца свиста он закладывал в рот стиха, был творец «Лейтенанта Шмидта», И—чего уж таить греха— за фанерой дверного ребуса, на партнера кося глаза,— с Маяковским

с Маяковским Асеев резался, выходя на него с туза.

Королями
четырехкратными
отбиваясь с широких плеч,
Маяковский
острил за картами
(чтоб Коляду
от карт отвлечь).

лишь губы вытянет и, на друга чуть-чуть косясь, вдруг из веера даму вытянет и на стол,— козырей пасьянс! Вот ночные птицы закаркали, вот каемка зари залегла... Только ночь не всегда за картами, не всегда здесь велась игла.

Но Коляла

Стекла вздрагивали от баса, под ногами дрожал паркет, так читался

«Советский паспорт» — аж до трешин на потодке.

Нал плакатами

майских шествий в круглом почерке воскресал и всходил на помост

Чернышевский, муались сани

синих гусар.

моссельпромовские ларьки, тень «Потемкина» на экране.

башня Татлина в чертеже, И Республики воздух ранний, пограничник

настороже...

И еще не роман,
 не повесть
здесь отлеживались на листе,
а буденновской песни
посвист

из окна вырывался в степь.

И казаки неслись усатые под асеевский пересвист, это годы неслись двадцатые, это наши стихи неслись,

Еще много войн провоюется, и придет им пора стихать, но позвавшая нас

никогда

не стихнет в стихах

И ни тления им, ни забвенья— они звучат и вытаскивают из пекла обожженных войной внучат,

Потому что, когда железная лапа смерти стучится к нам,— в наше место встает поэзия, с перекличкою по рялам.

Мы не урны, .
и мы не плиты,
мы страницы страны,
гле мы

для взволнованных глаз открыты за незапертыми дверьми.

Нач. 60-х гг

### СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Я наблюдал не раз жизнь старых фотографий, родившихся при нас в Октябрьском Петрограде. В начале наших дней в неповторимых сценах остановился

миг на снимках драгопенных.

Они скромнее книг,

но душу мне тревожит печаль и боль,
что миг продлиться в них не может...

Как пожелтел листок из тонкого картона! Вот

людям раздают винтовки и патроны.

Вот, выставив штыки, глазасты и усаты, глядят с грузовика восставшие солдаты...

Вот площадь у дворца, н, может, выстрел грянул, так строго в объектив красногвардеец глянул...

Вот наискось летит матрос, обвитый лентой, и то, что он убит, всем ясно, всем заметно...

Вот женщина в толпе перед могилой плачет, но мокрые глаза она под шалью прячет...

Вот

парень на столбе над невским парапетом, он машет картузом, крича:

«Вся власть Советам!»

Вот

понесли плакат две молодых студентки... Вот

Ленин над листком склонился на ступеньке...

Вот

первый наш рассвет и длань Петра чернеет, а девушка

декрет на черный мрамор клеит...

Но почему они на снимках неподвижны, они,

которых жизнь начало новой жизни?

Не верю, что навек мгновение застыло! Товарищи!

Скорей вставайте с новой силой! И кто посмел сказать: «Остановись.

Вдруг будто пронеслось по снимкам дуновенье,

мгновенье»?

как будто некий маг в фуражке-невидимке вдруг палочкою мах-

и очнулись снимки!

Вот поднялся матрос и лег живой на цоколь, чтоб грудью отстоять от немцев

Севастополь...

Сошли с грузовика солдаты из отряда с гранатами — в окоп, в обломки Сталинграда...

И две студентки, две наивных недотроги, снаряды повезли по ледяной дороге...

Теперь они сдают экзамен в институте — другие, по они, такие же по сути...

Вот женщина сошла со снимка в час суровый и в школьный зал вошла учительницей новой...

И парень на столбе телевизионной вышки приваривает сталь под молнийные вспышки...

И глянул в объектив нестрого и неловко похожий на того прохожего с винтовкой, но он держал чертеж в конверте из картона — ракеты, что взлетит звездой десятитонной!

О, снимки! Снова в них заулыбались лица!

Но я и знал, что миг не мог остановиться.

Что Ленин написал под новью наших планов знакомые слова: «Согласен.

В. Ульянов...»

Я прихожу в музей, я прикоснуться вправе к листовкам первых дней, к квадратам фотографий.

Они глядят со стен и подтверждают сами, что тот, кто был ничем, стал всем

и всеми нами!

1967

(1887-1937)

\* \* \*

K 712000

Из подвалов, из темных углов, От машин и печей отнеглазых Мы восстали могучей громов, Чтоб увидеть все небо в алмазах, Уловить серафимов хвалы, Причаститься из Спасовой чаши! Наши юнюши — в тучах орлы, Звезд задумчней девушки наши.

Город-дьявол копытами бил, Устращая нас каменным зевом. У страдальческих тепльх могил Обручались мы с пламенным гневом. Гнев повел нас на торьмы, дворцы, Где на правду оковы ковались... Не забыть, как с детями отцы И с невеством милой прощались...

Мостовые расскажут о нас, Камни знают кровавые были... В золотой, победительный час Мы сраженных орлов схоронили. Поле Марсово — красный курган, Храм победы и крови невинной... На державу лазоревых стран Мы помазаны кровью орлиной.

Конец 1917 — начало 1918 г.

### гимн великой красной армии

Мы — красные солдаты, Священные штыки, За трудовые хаты Сомкнулися в полки. От Ладоги до Волги Взывает львиный гром... Товарищи, недолго Нам мериться с врагом! Мир хижинам, война дворцам, Цветы побед и честь борпам!

Низвергнуты короны, Стоглавый капитал. Рабочей обороны Бурлит железный вал. Он сокрушает скалы, Пристанище акул... Мы молоды и алы

За изгородью дул! Мир хижинам, война дворцам, Цветы побед и честь борцам!

Да здравствует Коммуны Багряная звезда: Не оборвутся струны Певучего труда! Да здравствуют Советы, Социализма стоой!

Орлиные рассветы Трепещут над землей. Мир хижинам, война дворцам,

Цветы побед и честь борцам!
С нуждой проклятой споря,
Зовет поденщик нас;
Вращают жернов горя
С Архангельском Кавказ.
Пшенипа же — суставы
Да рабы черепа...
Приводит в лагерь славы

Возмездия тропа.
Мир хижинам, война дворцам,
Цветы побед и честь борцам!
За праведные раны,

За ливень кровяной Расплатятся тираны Презренной головой. Купеческие туши И падаль по церквам, В седых морях, на суше Погибель злая вам!

281

Мир хижинам, война дворцам, Цветы побед и честь борцами, Ми — красные солдаты, Всемирных бурь гонцы, Приносим радость в каты И трепет во дворцы. В пылающих заводах Нас славят гори и пар... Товарищи, в похолах Будь каждый смел и яр! Мир хижинам, война дворцам.

Цветы побед и честь борцам!
Под огненное знамя
Скликайте земляков,
Кивач гуторит Каме,
Олонцу вторит Псков:
«За Землю и за Волю
Идет бесстрашных рать...»
Пускай не клянет долю

Красноармейца мать. Мир хижинам, война дворцам, Цветы побед и честь борцам! На золотом пороге

Немеркнущих времен Отпрянет ли в тревоге Бессмертный легион? За поединок краткий Мы вечность обретем. Знамен палящих складки По солнца доплесием!

До солнца доплеснем: Мир хижинам, война дворцам, Цветы побед и честь борцам!

\* \*

Огонь и розы на знаменах, На ружьях маковый багрец, В красноармейских эшелонах Не счесть пылающих сердец!

Шиповник алый на шинелях, В единоборстве рождена, Цветет в кумачневых метелях Багрянородная весна. За вороньем погоню правя, Парят коммуны ястреба... О нумидийской знойной славе Гремит пурговая труба,

Египет в снежном городишке, В броневиках — слоновый бой... Не уживется в душной книжке Молотобойных песен рой.

Ура! Да здравствует коммуна! (Строка — орлиный перелет) Припал к пурпуровым лагунам Родной возжаждавший народ.

Не потому ль багрец и розы Заполовели на штыках, И с нумидийским тигром козы Резвятся в яростных стихах!

#### юность

Мой красный галстук так хорош, Я на гвоздику в нем похож,— Гвоздика — радостный цветок Тому, кто старости далек И у кого на юной шее, Весенних яблонь розовее, Горит малиновый платок, Гвоздика — яростный цветок!

Мой буйный галстук — стая птиц, Багряных зябликов, синиц, Поет с веспою заодно, Что парус вьюг упал на дно, Во мглу скрипучего баркаса, Что сниь небесного атласа Не раздерут клыки зарниц. Мой рдяный галстук — стая птиц! Пусть ворон каркает в ночи. Ворчат овражные ключи И волк выходит на опушку,— Козлятами в свою хлевушку Загнал я песени и лучи... Густь в темень ухают сычи!

Любимый мир — суровый дуб И бора пихтовый тулуп, Отары, буйволы в сто пуд В лучах зрачков моих живут, Моям румянцем под горой Цветет циповник молодой, И крепкогрудая скала, Упорство мышц моих взяла!

Мой галстук с зябликами схож, Румян от яблонных порош, От рдяных листьев Октября И от тебя, моя заря, Что над родимою страной Вздымаешь молот золотой!

1927

# песня коммуны

Нас не сломит нужда, Не сопнет иас беда, Рок капризный не властен над нами, Никогда, никогда! Никогда! никогда! Коммунары не будут рабами.

Все в свободной стране Предоставлено мне, Сыну фабрик и вольного луга; За свободу свою Кровь до капли пролью, Оторвусь и от книг и от плуга!

Пусть британцев орда Снаряжает суда, Угрожая Руси кандалами,— Никогда, никогда, Никогда! никогда! Коммунары не будут рабами.

Славен красный наш рол, Жив свободный народ,— Все илут под знамена Коммуны. Гей, враги у ворот! Коммунары — вперед! Не страшны нам лихие буруны!

Враг силен? Не беда! Пропадет без следа, Коли жаждает господства над нами,— Никогда, никогда, Никогда! никогда! Коммунары не будут рабами! Коль не кватит солдат, Станут девушки в ряд, Будут дети и жены бороться, Всяк солдат-рядовой, Сын семьи трудовой — Все, в ком серпце мятежное быется!

Нас не сломит нужда, Не согнет нас беда, Рок капризный не властен над нами,— Никогда, никогда, Никогда! никогда! Коммунары не будут рабами!!!

1918

#### новая метла

Грязи, сору — без числа В обновленной хатке... Ну-ка, новая метла, Наведи порядки!

Гоц. 1 Керенский и другие Всё загадили в краю... Помогите, дорогие, Выместь родину мою. Всех бездельников-банкиров, Трудовой семьи вампиров, Что шипят на новый строй, Тунеядиев, невских фирантов, Финансистов, фабрикантов — В шею говою метлой!

Грязи, сору — без числа В обновленной хатке... Ну-ка, новая метла, Наведи порядки!

Точно так же не мешало б Чистку книжную начать —

<sup>1</sup> Гоц А. Р. — один из лидеров партии эсеров.

Чересчур уж много жалоб
На панельную печать. Все журнальчики и книжки Про скандальчики-интрижки: «Стрекозу», «Весь мир» гинлой, Пинкертонов приключенья—
Мародеров развлеченье—
В шею повою метлой!

Грязи, сору — без числа В обновленной хатке... Ну-ка, новая метла, Наведи порядки!

Подмести немедля надо И казенные места — проползло немало гада К нам украдкой в ворота! Всех подложных комиссаров Из вчерашних земгусаров, Грязных взяточников рой, Ради выгоды корыстной Строй признавших ненавистный, — В шею новою метлой!

Грязи, сору — без числа В обновленной хатке... Ну-ка, новая метла, Наведи порядки!

Весна 1918

## сын коммунара

Промчится вихрь с неслыханною силой... Сиротка мальчик спросит мать свою: «Скажи, родная, где отец мой милый?» И сыну мать, склонившись над могилой, Ответит гордо:

«Пал в святом бою!
Он призван был в дни черьой непогоды,
Когда враги душили край родной,
Грозя залить кровавою волной
Светильники у алгарей свободы.

На их удар ответил он ударом.
И пал, от братьев отводя беду...
Отец твой был солдатом-коммунаром
В великом восемналиатом году!»

Привет и ласку ото всех встречая, Сын коммунара спросит мать свою: «Не понимаю. Объясни, родная: Я— мал и слаб: за что мие честь такая

В родном краю?»
И мать ответит маленькому сыну:
«К тебе горят любовию сердца
За крестный подвиг твоего отца,
Погибшего в тяжедую годину.
Стоиала Русь под вражеским ударом,
Грозила смерть свободному труду...
Отец твой был солдатом-коммунаром
В ведиком восемналиатом году!»

— «Но почему мы не в каморкс тесной, А во дворце живем с тобой?». Взгляни— Какой простор! какой угот чудесный! За что был отдан бедноге окрестной Дворец царей? Родная, объясни». И мать ответит, мальчика лаская: «Раскрыли перед вами дверь дворцов Заслуги ваших доблестных отцов, Что пали, за свободу погибая. Шел враг на Русь с мечами и пожаром, неся с собой смертельную беду... Отец твой был солдатом-коммунаром В ведиком восемиалиатом голу!»

И смолкнет сын, в раздумин глубоком Вирия на могильный холм борца И думая о доблестном далеком...
Гигантом пред его духовным оком Восстанет тень почившего отца. И даст он клятву — тою же тропою Всю жизнь свою безропотно илти И не сходить с отцовского пути Неколебимоголодою стопою:

«Клянусь быть честным, доблестным в ярым, К насильникам всю жизнь питать вражду Отец мой был солдатом-коммунаром В великом восемнаплатом году!»

Jero 1918

#### **BECCMEPTHOE**

Дни героической защиты Октябрьских вольностей гнезда Не будут миром позабыты. Пройзут несчетные года, И гордо встанут из гробинцы Дружины красных льово столицы, Чтоб на границах площадей Держать надменно и сурово Звеняще-броизовое слово О подвигах великих дней.

Близ серомраморных околов Артель бессмертных землекопов, Обильно льюших медный пот, Мужчин и женшин изнуренных, Блокалою изнеможденных, Лвухтысячный увидит год. Воскреснут людные райкомы Незабываемых нелель: Кровати-стулья, пыль соломы --Пятиминутная постель Дежурных членов тройки красной, Что сна не знали в миг опасный, Храня свободы колыбель. И вы, работницы, орлицы Краснопредместных чердаков, Перелетев чрез тьму веков, Опуститесь в салы столицы. Чтоб миру диктовать страницы Поэм о подвигах своих, Из бронзы высекая стих!

1919. Дни Юденича

# Павел —— Колан-

(1918-1942)

ПИСЬМО (Отрывок)

Жоре Лепскоми

...Мы пройдем через это. Мы затопчем это, как окурки, Мы, лобастые мальчики невиданиой

революции,

В десять лет мечтатели,

В четырнадцать — поэты и урки.

В двадцать пять — внесенные в смертные реляции.

Мое поколение это зубы сожми и работай,

Мое поколение это пулю прими и рухии.

Если соли не хватит —

хлеб иамочи потом, Если марли не хватит —

портянкой замотай тухлой. Ты же сам понимаешь, я не умею бить

Мы же вместе мечтали, что пыль, что

ковыль, что криница. Мы с тобою вместе мечтали пошляться \_

по Таврин (ну, по Крыму по-русски), А шляемся по заговинцам.

А шляемся по заграннцам. И когда мне скомандует пуля

«не торопиться» И последний выдох на снегу воронку

Ты должен выжить, я хочу, чтобы ты

Ты прости мне тогда, что я не писал

тебе писем.

А за нами женщины наши. И годы наши босые,

И стихи наши.

И юность.

И январские рассветы. А леса за нами.

А подя за нами -

Россия! И, наверно, земшарная Республика

CORPTOR!

Лекабрь, 1940

#### REPRAG TRETS

(Отрывки из романа в стихах)

Глава И

19

О мальчики моей поруки! Давно старьевщикам пошли Смешные ордерные брюки. Которых нам не опошлить. Мы ели тыквенную кашу. Вилали Родину в лыму. В липе молочниц и мамаши Мы били контру на дому. Двенадцатилетние чекисты, Принявши целый мир в родню, Из всех неоспоримых истин Мы знали партию одну. И фанатическую честность С собой носили как билет. Чтоб после, в возрасте известном, Как корью ей переболеть. Но, правдолюбцы и аскеты, Все путали в пятнадцать лет. Нас честность наша до рассвета В тревожный выводила свет. На Украине голодали, Дымился Дон от мятежей. И мы с цитатами из Даля Следили дамочек в ТЭЖЭ.

Но как мы путали. Как сразу Мы оказались за бортом, Как мучались, как ум за разум, Как взгляды тысячи сортов. Как нас несло к чужим. Но нету Других путей. И тропок нет. Нас честность наша до рассвета В тревожный выводила свет. О Родина! Я знаю шат твой, И мие не жаль своих путей. Мы были совестью абстрактной, А стали совестью обстрактной, А стали совестью товестью тове.

Глава IV

В те годы в праздники возили Нас по Москве грузовики. Где рядом с узником Бразилии Художники изобразили Керзона (нам тогда грозили, Как нынче, разные враги). На перечищенных, охрипших Врезались в строгие века Империализм, Антанта, рикши, Мальчишки в старых пилжаках. Мальчишки в довоенных валенках, Оглохшие от грома труб, Восторженные, злые, маленькие, Простуженные на ветру. Когда-нибудь в пятидесятых Художники от мук сопреют. Пока они изобразят их. Погибших возле речки Шпрее. А вы поставьте зло и косо Вперед стремящиеся упрямо, Чуть рахитичные колеса Грузовика системы «АМО», И мальчики моей поруки Сквозь расстояние и изморозь Протянут худенькие руки Люлям

коммунизма.

Есть в наших днях такая точность, Что мальчики иных веков, Наверно, будут плакать ночью О времени большевиков, И булут жаловаться милым. Что не ролились в те гола. Когла звенела и лымилась. На берег рухнувши, вода. Они нас выдумают снова -Косая сажень, твердый шаг — И верную найдут основу, Но не сумеют так дышать. Как мы лышали, как дружили, Как жили мы, как впопыхах Плохие песни мы сложили О поразительных делах. Мы были всякими, любыми, Не очень умными подчас, Мы наших девушек любили. Ревнуя, мучась, горячась. Мы были всякими, но, мучась, Мы понимали: в наши дни Нам выпала такая участь, Что пусть завидуют они. Они нас выдумают мудрых. Мы будем строги и прямы. Они прикрасят и припудрят, И все-таки пробъемся мы! . . . . . . . . . . . . .

И пусть я покажусь им узким и их всееветность оскорблю, Я патриот. Я воздух русский, Я землю русскую люблю, Я верю, что ниде на свете Второй такой не отмскать, чтоб так пажиуло на рассвете, чтоб дымный ветер на песках... И где еще найдешь такие Березы, как в моем краю! Я б слок как пес от ностальгии В любом кокосовом раю...

# -Корнилов-

(1907-1938)

## ОТКРЫТОЕ ВИСЬМО МОИМ ВРИЯТЕЛЯМ

(Отрывки)

Все те же мы: нам целый мир — чужбина; Отечество нам Царское Село.

А. С. Пушкин

2

...Утренняя изморозь —

плохая погода, через пень-колоду, в опорках живом, снова дует ветер двадцатого года — батальоны ЧОНа стоят пол ружьем. А в лесу берлоги, мохнатые ели, чертовы болота, на двере—дыра, и лесные до смерти бандиты надоели, потому бандитам помирать пора. Осенью поляны все зарею вышиты,

все зарею вышиті ЧОНовский разведчик

Ишь ты,

поди ж ты,

выполз, глядит...

ты ль меня,

я ль тебя, молодой бандит.

Это наша молодость школа комсомола, где не разучивают слова «боюсь», и зовут чужбиною Царские Села,

и зовут отечеством

Советский Союз.

Точка -

ночью звезлы

тлеют, как угли, с ЧОНа отечество

идет, как с туза... Васька Молчанов —

ты ли мне не друг ли? Хоть бы написал товаришу раза.

3

Вы на партработе -

тяжелое дело брать за манишку бредущих наугад. как щенков натаскивать, чтобы завертело в грохоте ударных и сквозных бригад. Я сижу и думаю --

каждый знает дело. не прет на авось.-«Молодость и дружба» - сквозная бригада через пятилетье, большое насквозь... 1931

мальчики что нало,

# ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ

Ребята, на ходу - как были мы в плену немного о войне поговорим... В двалцатом году шел взвол на войну. а взводным нашим Вася Головин.

И братва басила --бас не изъян: Да здравствует Россия. Советская Россия. Россия рабочих и крестьян!

Ать, два...

В ближайшем бою к нам идет офицер (англичане занимают край), и томми нас берут на прицел. Офицер говорит: Олл райт... Ать, два...

Это смерти сила грознт друзьям, но — здравствует Россия, Советская Россия, Россия рабочих и крестьян!

Стояли мы под дулами — не охали, не ахали, но выступает Вася Головин: — Ведь мы такие ж пахари, как вы, такие ж пахари, давайте о земле поговорим. Ать. лва...

Про самое, про это, буржуй, замри, да здравствует планета, да здравствует планета, планета наша, полная земли!

Теперь про офицера я... Каким он ходит пупсиком понятно, что с работой незнаком. Которые тут пахари ударь его по усикам мозолями набитым кулаком. Ать, два...

Хорошее братание совсем не изъян — да здравствует Британия, да здравствует Британия, Британия рабочих и крестьян!

Офицера пухлого берут на бас, и в нашу пользу кончен спор. Мозоли-переводчики промежду нас — помогают вести разговор. Ать, два...

Нас томми живо поняли и песня по кустам... А как насчет Японии? Да здравствует Япония, Япония рабочих и крестьян!

Ребята, ну... как мы шли на войну, говори — полыхает закат... Как мы песню одну, настоящую одну закатель. два всех языках. Ать. два...

Про одно про это ори друзьям:

— Да здравствует планета. да здравствует планета, планета рабочих и крестьян!

# ОКТЯБРЬСКАЯ

Поднимайся в поднебесье, слава, не забудем, яростью горя, как Московско-Нарвская застава шла в распоряженье Октября.

Тучи злые песнями рассеяв, позабыв про горе и беду, заводило Вася Алексеев заряжал винтовку на ходу.

С песнею о красоте Казбека, о царице в песне говоря, шли ровесники большого века добивать царицу и царя, Потому с улыбкою невольной, молодой с верхушки до подошв, принямал, учитывая, Смольный питерскую эту молодежь.

Не клади ей в зубы голый палец никогда, особенно в бою, и отцы седые улыбались, вспоминая молодость свою.

Ты ползи вперед, от пуль не падай, нашей революции краса. Площадь перед Зимнею громадой вспоминает наши голоса.

А министры только тары-бары, кое-кто посмылся со двора. Наши нападенья и удары и сегодня помнят юнкера.

На фронтах от севера до юга в непрерывном и большом бою защищали парень и подруга вместе Революцию свою.

Друг, с коня который пулей ссажен, он теперь спокоен до конца: запахали трактора на сажень кости петроградского бойца.

Где его могила? На Кавказе? Или на Кубани? Иль в Крыму? На Сибири? Но ни в коем разе это неизвестно никому,

Мы его не ищем по Кубаням, мертвеца не беспокоим зря, мы его запомним и вспомянем новой годовщиной Октября.

Мы вспомянем, приподнимем шапки, На мгиовенье полыхнет огнем, занесем сияющие шашки и вперед, как некогда, шагнем. Вот и вся заплаканная тризна, коротка и хороша она, где встает страна социализма, лучшая по качеству страна.

1932

ОСЕНЬ (Отрывки)

Деревья кое-где еще стояли в ризах и говорили шумом головы, что осень на деревьях, на карнизах, что изморозью дует от Невы.

И тосковала о своем любимом багряных листьев бедная гульба, и в небеса, пропитанные дымом, летела их последняя мольба.

И Летний сад... и у Адмиралтейства — везде перед открытием зимы — одно и то же разыгралось действо, которого не замечали мы,

Мы щурили глаза свои косые, мы исподлобья видели кругом лицо России, пропитой России, исколотое пикой и штыком.

Ты велика, Российская держава, но горя у тебя невпроворот—ты, милая, не очень уважала свой черный, верноподданный народ.

...Свинцовое, измызганное небо лежит сплошным предчувствием беды, Ты мало видела, Россия, хлеба, но видела достаточно воды.

Твой каждый шаг обдуман и осознан, и много невеселого вдали: сегодня — рано, послезавтра — поздно, — и завтра в наступление пошли.

Навстречу сумрак, тягостный и дымный, тупое ожидание свинца, и из тумана возникает Зимний и баррикады около дворца.

Там высекают языками искры — светильники победы и добра, они — прекраснодушные министры — мечтают поработать под ура.

А мы уже на клумбах, на газонах штыков приподнимаем острие,— под юбками веселых амазонок смешно искать спасение свое.

Слюнявая осенняя погода глядит — мы подползаем на локтях, за нами — гром семнадцатого года, за нами — революция, Октябрь.

Опять красногвардейцы и матросы — Октябрьской революции вожди, — легли на ветви голубые росы, осенние, тяжелые дожди.

И нзморозь упала на ресницы н на волосы старой головы, и вновь листает славные страницы туманный ветер, грянувший с Невы,

Она мила — весны и лета просинь, как отдыха и песен бытие...
Но грязная, но сумрачная осень — воспоминанье лучшее мое.

1932

(Отрывки)

-

Как мне диктует романистов школа. начнем с того... Короче говоря. начнем роман с рожденья комсомола -с семналцатого года. с октября. Вот было дело. Господи помилуй! -гудела пуля серою осой. И Керенский (любимец... душка... милый...) скорее покатился колбасой. Тогда на фронте, прекращая бойню братанием и злобой на корню, встал фронтовик и заложил обойму, злопамятную поднял пятерню. Готовый на погибельную муку, прошедший через бурю и огонь, он протянул ошпаренную руку, и, как обойма, звякнула ладонь, Тогда орлом сидевшая империя последние свои теряла перья, и - злы, неповторимы, велики путиловские встали полмастерья. кронштадтские восстали моряки. Как бомбовозы, песни пролетали, легла на землю осень животом...

(Все это — предисловие, детали и подступы к роману. А потом...) Уже тогда, метаясь разъяренно у заводской ободранной стены, ребята с Петергофского района и с Выборгской ребята стороны пошли вперед, что не было нимало смешною в революцию игрой, хоть многого еще не понимала и зарывалась молодость порой. Ей все бы громыхала канонада, она житье меняла на часы, и Ленин останавливал где надо и улыбался в рыжие усы.

(Не данным свыше, не защитой сирым, не сладким велеречьем, а в связи с любовью нашей, с ненавистью, с миром ты Ленина, поэт, изобрази. Пускай от горести напухли веки,—пксатель, помни—хоть сие старо: ты лишешь о великом человеке—ты в кровь свое обмакивай перо.)

Он знал тогда. — товарищи, поверьте. что эти заводские пацаны не ради легкой от шрапнели смерти, а ради новой жизни рождены. Мы положенье поняли такое. когда, сползая склонами зимы, мы выиграли битву у Джанкоя и у Самары победили мы. Из боя в битву сызнова и снова ходили за единое одно --Антонова мы били у Тамбова. из Украины вымели Махно. Они запомнят — эти интервенты навеки незапамятных веков -тяжелых наших пулеметов ленты и ленточки балтийских моряков. Когла блокалой зажимала в кольца республику озлобленная рать,мы полагали — есть у комсомольца умение и жить и умирать.

...Несла войны развернутая лава, уверенностью била от Москвы была Россия некогда двуглава, а в сущности, совсем без головы. Огромные орым стоят косме геральдика — нельзя же без орлов! За то, что ты без головы, Россия, мы положили множество голов. Но пулей срезан адмиральский ворон, пообломали желтые клыки, когда, патроны заложив затвором, шагнули в битву наши старики. Не износили английских мундиров, не истрепали английских подошв. Врагу заранее могилы вырыв, за стариками вышла молодежь. Офицерье отброшено, как ветошь, последине, победмие бом... Советская республика, а это ж вам не Россия, милле мои...

### ФРОНТОВИКИ

(Отрывок)

Сиятельные мальчики полков его величества, мундиры в лакированных и узеньких ремнях увешаны медалями, ботфорты замшей вычистя, как бы перед фотографом сидели на конях.

За неудобства мелкие в походе вроде простыни, за волосок, не срезанный с напудренной щеки, украшенные свежими на физии коростами и синяками круглыми ходили денщики,

А что такое простыни? Мы простыней не видели, нас накормили досыта похлебкой из огия, шинель моя тяжелая, источенная гнидами,— она и одеяло мне, она и простыня.

А письма невеселые мы получали с родины, что наша участь скверная — ой-ой нехороша, что мы сначала проданы, потом опять запроданы, в конечном счете дешевы — не стоим ни гроша.

Что дома пища знатная — в муку осина смолота, и здорово качало нас от этих новостей, но ничего там не было — в России — кроме голода, что щупальца вытягивал из разных волостей.

А отдых в лучшем случае один — тифозный госпиталь, где пациент блаженствует и ест на серебре, — мы плонули на родину и харкнули на господа, и место наше верное нашли мы в Октябре.

Держава-мать Российская, мы нахлебались дымного, тебе за то почтение во век веков летит — благодарим поклонами — и в первый раз у Зимнего мы проявили маленький, но все же аппетит.

Мясное было кушанье, а штык остер, как вилочка. Свою качая родину, пошли фронтовики, и пригодилась страшная и фронтовая выучка, штыки четыректранные... Па здравствуют штыки!

1933

# коммунисты идут вперед

(Из поэмы «Триполье»)

Утро. Смазано небо зарею, как жиром... И на улице пленных равняют ранжиром.

Вдоль по фронту не сыто оружьем играя, ходит батько и свита от края до края.

Ходит молча, ни слова, не ругаясь, не спорясь, глаза черного, злого прищурена прорезь.

Атаман опоясан изумрудною лентой. Перед ним секретарь изогнулся паяцем. Изогнулся и скалит кариозные зубы,— из кармана его выливается шкалик.

Атаман, замечая, читает рацею:
— Это льется с какою, спрошу тебя, целью?
Водка — это не чай, заткни ее пробкой...

Секретарь затыкает, смущенный и робкий.

На ходу поминая и бога и маму, молодой Тимофеев идет к атаману, полфунтовой подковой траву приминая; шита ниткой шелковой рубаха льняная.

Сапоги его смазаны салом и дегтем, петушиным украшены выгнутым когтем.

Коготь бьет словно в бубен, сыплет звон за спиною:

— Долго чикаться будем с такою шпаною? — И тяжелые руки, перстнями расшиты, разорвали молчанье, и выбросил рот:

— Пять шагов, коммунисты,

кацапы и жиды!.. Коммунисты, вперед выходите вперед! Ой, немного осталось, ребята, до смерти... Пять шагов до могилы, ребята, отмерьте!

Вот она перед вами, с воем гиеньим, с окончанием жизни, с распадом, с гниеньем.

Что за нею? Не видно... Ни сердцу, ни глазу... Так прощайте ж, весна, и леса, и снеги!

И шагнули сто двадцать.., Товарищи... Сразу... Начиная — товарищи с левой ноги.

Так выходят на бой. За плечами - знамена, сабель чистое, синее полукольцо. Так выходят, кто знает врагов поименно Поименно --не то чтобы только в лицо. Так выходят на битву -не ради трофеев, сладкой жизни, любви и густого вина... И назад отступает молодой Тимофеев, руки налиты страхом, нога сведена.

У Зеленого в ухе завяли монисты, штаб полятился вместе, багров и усат... Пять шагов, коммунисты. Вперед, коммунисты... И назад отступают бандиты... Назад.

1933

## РАССКАЗ КОННОАРМЕЙЦА

(Из поэмы «Моя Африка»)

...За командира нашего милого я расскажу, товарищи, два слова, Я был при нем. когда его убили. и беляков я видел торжество. Ему приятно, земляки, в могиле, что не забыли все-таки его. что поминаем лобрыми словами и отомстить клянемся подлецам, казачьими качаем головами, а слезы протекают по усам. Он был черен, с опухшими губами. он с Африки — далекой стороны, но, как и мы, донские и с Кубани, стремился до свободы и войны. Не за награды и не за медали --за то, чтоб африканским буржуям, капиталистам африканским дали, как и у нас. в России, по шеям, Он с нами шел на белом. на буланом. погиб за нас от огнестрельных ран... Его крестили в Африке Виланом, что правильно по-русскому Иван.

Ушла его усмешка костяная, перешагнул житейскую межу... Теперь, бойцы, тоскуя и страдая, я за его погибель расскажу. Когда пришло его распоряженье, что надо для разбития оков, для, то есть, полного уничтоженья, пошли мы лавою на беляков.

Ну, думаю, Россия, кровью вымой,

что на твоей нагадили груди...
И команлир

на самой на любимой

на белой

впереди.

Ну, как сейчас его я вижу бурку —

летит вперед,

(Отсыпьте-ка махорки на закурку, волнения замучили меня.)

У беляков же мнения иные не за свободу.

В золоте погон. Лежат у пулеметов номерные готовые.

Командуют: огонь! И дали жару.

Двадцать два «максима» пошли косить

жарчее и сильней, что, сами знаете, невыносимо. Скорее заворачивай коней!

Мы все назад... За нами белых сила... Где командир?

А он на беляков один пошел...

Да здравствует Россия и полное разбитие оков!

308

Какой красивый... Мать его любила... К полковнику в карьер. наискосок. сам чепный — образина. а кобыла вся белая, что сахарный песок. Как резанул полковника гурдою !-вся поалела рыжая трава, качнул полковник головой селою налево сам. направо голова. Но и ему осталось жить нелолго пробита грудь, отрубана рука... Ой, поминай, Россия. мама-Волга. ты командира нашего полка! Москва и Тула. Киев и Саратов. пожалуйста, запомните навек, что он, конечно, ролом из арапов. но абсолютно русский человек. Он воевал за нас, не за медали, а мы, когда ударила беда, геройскую кончину наблюдали, и многие сгорели со стыда. Не вытерпев подобного примера, коней поворотили боевых --до самой смерти. не схоля с карьера. уж лучше в мертвых. нежели в живых. Так вот дела какие были, брат мой, под городом Воронежем, в дыму,-

<sup>1</sup> Гурда — шашка особой закалки, (Прим. автора.)

мы командира приведал обратно, и почести мы сделали ему. Когда-инбудь и я, веселый, шалый, приляту на могильную кровать... Но думаю, что в Африке, пожалуй, мие за него придется воевать. И я уверем, поздио или рано я упаду в пороховой туман, меня зароют, белого Вилана, который был по-русскому — Иван...

1935

(1891 - 1941)

#### ДЕКРЕТЫ

По лужам, по грязи смешная девчонка Бежит, предлагая газеты. Как воробей, заливается звонко:

— Декреты! Декреты! Декреты!

Вся власть Советам — декрет номер первый, Мир всему миру — декрет номер два... От крика — у барынь мигрени и нервы, У генералов — кругом голова.

У генералов дрожат эполеты, От страха? от смеха? — никак не понять. Фыркают франты: «Собачьи Советы», И уверяют, что на три дня.

Девчонке нет дела, базарит газеты Налево, направо... Смешная, постой! Ты прочитай и пойми, что декреты, Эти декреты — для нас с тобой.

Отец — на войне, задыхаясь от газов, Мать — на табачной, чахоткой дыша, — Слышат твою равнодушную фразу И за газеты приняться спешат.

Читая, подумают оба, что станет Их дочка наркомом страны трудовой... Пойми же, девчонка, пойми же, смешная, Что эти декреты для нас с тобой.

1917

#### «ARPOPA»

В черный, глухой, притаившийся город Неотвратимо вступила «Аврора»; Вымпелом красным, как гиевом, горя, В город вошла голубая заря. Путаясь в царском изодранном гимне, Заледенел от предчувствия Зимний,— В окна орбиты орудий глядят, По колоннадам снаряды летят.

Штормом с земли поднимается город На баррикады... «Аврора», «Аврора», Крепость, огни, мосты, Нева... Кружится сердце и голова.

Кружится небо и мостовая,— В новую, светлую жизнь голубая Входит «Аврора», подняв якоря, городу, миру — заря! заря! 1917

### ГРАНИ ГРЯДУЩЕГО

Америка, Индия, Афганистан, Лондон и Токио, Мельбурн и Рим, через Антанты разбухший стан руки протягиваем вам, горбом и мозолями говорим:

 Кули, жнецы, гончары, кочегары, каменщики, углекопы, ткачи, соединяйтесь, товарищи!

На свер!
На зарево звездных пожаров идите!
Из пламени гнева восставших масс пымающие головни берите.
Они, разгораясь, и там, и у вас зажути непроглядыме заросли зла, жажду наживы выжгут дотла...

В пепел нужды и насилия цепи! Рынки рабов безработных в пепел! Храмов и тюрем решетки — в прах! Крах нефтяным королям и банкирам, папам и пасторам — страшный суд! Только трудящиеся живут, голько рабочий владеет миром! Лигейцик тогда для себя и для всех выплавляет легкий и звонкий смех; с песней веселою каждый ткач радости выткет эркий кумач; камещциков непрерывные смены заложат фундамент и стройные стены, перекликаясь взведут...

Товарищ! Войди в небывалый строй, где солнцем горит над зеленой землей свободный и радостный труд.

1918

#### призыв

Не коршунов туча, не стая волков — Мундиры, кресты, эполеты, Готовя оковы и яд пауков, Кольцом окружили Советы.

Хотелось ли нам безобразной резни... Хотелось ли крови и спора... Мы мир всему миру и счастье несли, Мы труд выше солнца и звезд вознесли, Но мира не хочет звериная свора, А труд ей страшинее позора...

Так что же... молчать... или снова упасть И ползать пред ней на коленях... Кормить ненасытную барскую пасть,

Горбатясь в презрейных именьях? Сгибаться под старым ярмом и кнутом... Рабами вернуться в заводы... Дружнее... знамена свои развернем И с песней в последнюю битеу пойдем

Во имя труда и свободы...

#### ИЗ ПИКЛА «СОНЕТЫ»

Как робко северной весны дыханье!..

Владимиру Ильичу Ленину

XII

Разведкой скромной были первые шаги Тогдашних наших начинаний... Подстерегали иас со всех сторои враги. Но с каждым дием заметно нарастали И силы наши крепли в той борьбе, И все ясней мы сознавали, Сколь многим мы обязаны тебе. Заботой дружеской проникиутое слово,

От зорких глаз твоих инчто не ускользиет, И летче дышится нам сиова— Сквозь полог туч иам солнца луч блесиет... Дерзанье юности и мудрость зрелых лет-

Дерзанье юиости и мудрость зрелых лет — Таков источник мировых побед!

XIII

Какое горе — тяжко болеи он!.
Преступно было нам его не уберечь.
Ужели может быть недугом он сражен?
А врач нам говорит — идет о жизии речь.
Придешь к нему и трудно оторваться
От этих черт любимого лица...
Высоким лобо иельзя не любоваться —
Нет, смерти не сломить бесстрашного борца!
Все та ж чудесных глаз с раскосинкой загадка,
Грассирующий тот же говорок,
Губ волевых с насмещечкой укладка,
На этот раз над тем, что сам сполиать так мог...
Болезиь побеждена, он снова с иами,
Лии барорикад не за горами!

Ужель все кончено? Все струны отзвенели? И о страде всех нас замолкнет в мире речь... Не может быты! Недаром мы сумели Такой костер из искорок зажечь...

Далеких юных дней отрадные волненья. И встречи первые, Ильич, с тобой... О, если бы в последнее, предсмертное

Твой облик пламенный предстал передо мной! И чтобы не укор прочесть в твоем мне взоре, А прежний теплый твой и дружеский привет... С самой бы смертью я тогда поспорил, Сказал бы яг где ты — там смертн нет! Где ты — там селде мноя бьется.

1 де ты — там сердце мира бъется, Там знамя красное победно развернется!

1370

# -Кульчицкий-

(1919-1943)

Самое страшное в мире -Это быть успокоенным. Славлю Котовского разум, Который за час перед казнью Тело свое граненое Японской гимнастикой мучит. Самое страшное в мире -Это быть успокоенным. Славлю мальчищек Илена. Которые в чужом городе Пишут поэмы под утро, Запивая водой ломозубой, Закусывая синим дымом. Самое страшное в мире --Это быть успокоенным. Славлю солдат революции, Мечтающих над строфою, Распиливающих деревья, Падающих на пулемет! X.1939

#### МАЯКОВСКИЙ

(Последняя ночь государства Российского)

Как смертникам жить им до утренних звезд, и тонет подвал, словно клипер. Из мраморных столиков сдвинут помост, и всех угощает гибель. Вертинский ломался, как арлекии, в ноздри вобрав коканиа, офицеры, припудрясь, брали Б-Е-Р-Л-И-Н, подбизая по буквам вика. Первое пили борши Борло. багрового, как революция. в бокалах бокастей, чем женщин бедро. виноградки щипая с блюдца. Потом шли: эль, и ром, и ликер под маузером все есть в буфете. Записывал переплативший сеньор цифры полков на манжете. Офицеры знали — что продают. Россию. И нет России. Полки. И в полках на штыках разорвут Честь. (Вы не смейтесь, мессия.) Пустые до самого дна глаза знали, что ночи - остаток. И каждую рюмку - об шпоры, как залп в осколки имперских статуй, Вошел

человек

огромный, как Петр.

петроградскую

ночь

отряхнувши, пелена дождя ворвалась с ним.

отрезвил капитанские туши. Вертинский кричал, как лунатик во сне,— «Мой дом— это звезды и ветер... О черный, проклятый России снег — я самый последний на свете...» Маяковский шагиул. Он мог быть убит. Но так, как берут бронепоезд, воздвигнулся он на мраморе плит как памятник и как своесть. Он так этой банде рявкнул: «Молчать!» — что слашию стало:

пуст

город. И вдруг, словно эхо,— в дале-о-оких ночах его поддержала «Аврора».

X11.1939

#### CAMOE TAKOE

(Поэма о России)

(Отрывки)

## 11. Год моего рождения

До основанья, а затем., («Интернационал»)

Тогда начиналась Россия снова, Но обугленные черепа домов не ломались, ступенями скалясь в польшную завязь, и в пустых глазинцах вороны смеллись. И лестинцы без этажей подимались в инкуда,

в небо еще багровое. А безработные красноармейцы с прошлогодней песней. еще без рифм на всех перекрестках снимали немецкую проволоку. колючую как готический шрифт. По чердакам еще офицеры метались и часы по выстрелам отмерялись. Тогла победившим красным солдатам богатырки-шлемы уже выдавали и - наивно для нас.как в стрелецком когда-то, на грудь нашивали мостики алые.

И по карусельным ярмаркам нэпа, где влачили волы кавунов корабли, шлепались в жменю огромадно-нелепые, как блины, ярковыпеченные рубли...

## V Поколение Ленииз

Где никогда не может быть ничья. (Тивочкия) 1

...И встанут над обломками Европы

прямые, как доклад,

конструкции, прозрачные, как строфы.

фантастикой Ленина

из неба, стали.

мысли

и стекла.

Как моего поколения

заманись — работа в степени романтики вот что такое коммунизм!.. Уже опять к границам сизым составы тайные

идут,

и коммунизм опять так близок —

как в девятнадцатом году.
Тогда
матросские продотряды
судили корнетов

револьверным салютцем.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Турочкин — настоящая фамилия друга Кульчицкого — известного поэта Николая Отрады, погибшего на финской войне.

Самогонщикам десять лет.

А поменьше гадов

запирали «до мировой революции». Помнишь — с детства — рисунок:

чугуиные путы

человек сишбает с земиара грудью? — с земиара грудью? — Только советская нация будет и только советской расы люди... Если на фуражках нету звезд, повяжи на тулью марлю... красиро... подымай виитовку, кровью смазанную,

подымайся в человечий рост!
Кто поиять не сможет,
будь глухой — ча советском языке команду в бой!
Уже опять к границам сизым составы тайные илут, и коммунизм опять так близок — и коммунизм опять так близок —

как в девятнадцатом году.

# VII. Camoe takoe

Но если бы кто-нибудь мне сказал; сожги стихи— коммунизм начиется, я только б терцию помолчал, я только б сердце свое слыхал, я только б сердце свое слыхал, я только б не вытер суме глаза, хоть, может,— в тумане,

хоть, может,согнется плечо над огнем. Но это нельзя. А можно лолго мечтать про коммуну. А надо думать только о ней. И необходимо палать юным. и -- смерти подобно -меллить коней! Но не только огню сожженных тетрадок освещать меня и дорогу мою: пулеметный огонь песню пробовать будет, конь в намете над бездной Европу разбудит, и, хоть я на упадочничество не падок. пусть не песня, а я упалу в бою. Но если я прекращусь в бою. не другую песню другие споют. И за то, чтоб как в русские в небеса французская девушка смотрела б спокойно согласился б ни строчки в жисть не писать... . . . . . . . . . .

А потом взял бы — и написал тако-о-ое... 1940—1941

# песня о родине

Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек.

От Москвы до самых до окрани, С южных гор до северных морей Человек проходит как хозяни Необъятной Родины своей. Всюду жизнь и вольно и широко, Точно Волга полная, течет. Молодым — везде у нас дорога, Старикам — везде у нас почет.

Наши нивы глазом не обшаришь, Не упомнишь наших городов, Наше слово гордое «товарищ» Нам дороже всех красивых слов. С этим словом мы повсюду дома, Нет для нас ни черных, ни цветных, Это слово каждому знакомо, С ним ведае находим мы родных.

Над страной весений ветер вест, С каждым днем все радостнее жить, И никто на свете не умеет Лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы насупим, Если враг захочет нас сломать,— Как невесту, Родину мы любим, Бережем, как ласковую мать.

Широка страна моя родная, Миого в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек.

### СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною. С проклятою орлой! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна,-Идет война народная, Священная война! Дадим отпор душителям Всех пламенных идей. Насильникам, грабителям, Мучителям люлей! Не смеют крылья черные Нал родиной детать. Поля ее просторные Не смеет враг топтать! Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в лоб, Отребью человечества Сколотим крепкий гроб! Пусть ярость благородная Вскипает, как волна.--Идет война народная, Священная война!

1941

# ОКТЯБРЬСКАЯ ЗВЕЗДА

Гремит война, отчизну потрясая, Суровый мрак окутал города. Но ты горишь, горишь, не угасая, Великая Октябрьская звезда.

В грозе и в буре ты взошла над нами, И в светлый путь с тобою мы пошли, И ты, звезда, венчала наше знамя, Святое знамя трудовой земли.

Над родиной сверкая четверть века, Сегодня ты особенно светла,— За право жить, за счастье человека Ты вновь народы в битву подняла. Звезда земли, любимой и свободной, Ты нас ведешь на грозный, правый бой, Везде нам светит знак твой благородный, И каждый воин осенен тобой,

Ты всюду с нами в битве исполинской — И в час побед, и в тяжкий смертный час, Отцовским словом, лаской материнской Ты греешь сердие каждому из нас.

В тебе слились все думы об отчизне, Весь жаркий пыл отваги молодой,— Ведь все, что было радостного в жизни, Все связано с Октябрьскою звездой.

Свободы нашей пламень пятикрылый Не угасить элодеям никогда! Вперед, друзья! Ударим с новой силой! За родину, за все, что сердцу мило, Веди нас в бой, Октябрьская звезда!

Ноябрь — декабрь 1942

(1901-1957)

#### PACCBET

Легкая ночь.
Прощальная ночь.
Месяц виснт
Клыкатый.
Высоко окно.
Окно черно.
Дома.
Фонарн.
Плакаты.

Красен плакат: Красный солдат Пальцем и зрачками Колется. Пора наступать! Пора! Да, товарищи, Вчера

Записался и я добровольцем.

В пять утра Загремят буфера,— Мнлая, Помнн друга! В пять часов Душа на засов — К югу, к югу, к югу!

Сероколонную глыбу вокзала Голосом меди труба проннзала, И наклоненно плывущее знамя

Красноармейцы вносят в вагон. Тогда начннается время рассвета, В теплушке качается пасмурный ветер, И ночь остается далеко за намн, А впередн — золотой перегон. Утро. Утро — часы тумана...
Богатырский тучеход.
Серебро рассвета.
Песия солнечных ворот
Северного лета.
Величава и легка
Облаков прохлада.
Розовеют облака,
Дребезжат приклады.

Ты ли, юность, позвала, Ты ли полюбила Вспененные удила, Боевую силу? Писма в десять рваных строк, Шаг усталой роты, Штык, наточенный остро, Грохот поворота?

Ты ревущим поездам Рельсы распрямила, Пятикрылая звезда --Будущее мира. Ты звенела в проводах, Ты, как песня, спета, Пятикрылая звезда --Пять лучей рассвета. На прощанье ты прими Перелеты пашен. Шаг суровый, что гремит У кремлевских башен. На прощанье отвори Площадь с ровным склоном -Это Ленин говорит Смолкшим батальонам.

Это ты простилась, друг, В платье парусиновом. Это катятся на юг Молодость и сила. На платформах ни души, Гром гремит далече, Проплывают камыши Безымянных речек. 1926—1928

#### БАТАРЕЯ

Вьюга намыливает. Ветер бреет. Митингует с вечера батарея. Папахи, папахи, спины и спины. В бараке белугой ревет детина: «Ла что ж это?

Да как это?

Да мы теперь трусы!»
Председатель замертво глядит на часы...
У шестидоймовок нахохлились посты.
Внизу — Новодевичий монастырь.
За ним, в куполах, корпусах и окнах,
То шелкиет.

то брякнет, то треснет,

то грохнет,

Это, разливаясь кровавой слюдой, Крутится московский Октябрьский бой. «Да что ж это?

Да как это?

Да мы теперь предатели!» Сорок сороков в голове у председателя. Быот опи, быот опи — Выот колокола. Ждут опи, ждут опи — Выла не была! Топет и тянет гул гулевой, Кажутся головы одной головой. Вот опа ворочает огромным ртом: «Первое орудие!..»

Гром? Нет...»

«Товарищи, мы держим нейтралитет. От имени...»— и дальше все боком да боком, Косит деможрат распаденным оком. Вместо головы — теперь много голов, А ветер бреег сучвя наголо. «Викжель заявил... Комитет приказал...» — Скачет на трибуне другуая егоза. Прапоры шушукают. Шинели преют. Митингует с вечера батарея. Внизу, полыхая пулеметной бородой, Крутится московский Октябрьский бой. Крутится метелица, кривя колокола. Бьют они, бьют они — Была не была! Накурено.

натоптано.

мглисто... Входит Москва в образе связиста,

Лезет шинель в снеговой икре: «Товарищи! Юнкера

Взяли Кремль!»

Спрашивает город Воробьевы горы:

«Мне беда! А вы?.. Вы скоро?..

Или... никогда?!» «Товариши!

Па что ж это?

Да мы теперы!.. Да кто мы?»

Крутится барак от солдатской истомы. Председатель шваркает окурок в блюдце. «Свобола!..

Революция!..

Батарея!.. Резолюция!..»

Гребнем грохает гул гулевой, Вытянулись головы одной головой.

Вот она рявкнула огромным ртом: «К орудиям бегом!

Стано-о-о-вись! Первое орудие!..»

Гром. «Второе!..»

Гром. Крен.

«Третье!..» Гром, Кремль!

. . .

### письмо к РЕСПУБЛИКЕ ОТ МОЕГО ДРУГА

Ты строншь, кладешь и возводишь, ты гонишь в ночь поезда, На каждое честиое слово ты мне отвечаешь: «Да!» Прости меня за ошибки, судьба их назад берет. Возьми меня в передсяку и двир. Грохоча. вперед.

Я плоть от твоей плоти и кость от твоей кости, И если я много иапутал, ты тоже меня прости. Наполни приказом мозг мой и ветром набей мне рот, Возьми меня в переделжу и двинь, грохоча, вперед.

Я спал на твоей постели, укрыт снеговой корой, И есть на твоих равнинах моя молодая кровь. Я к бою не опоздаю и встану в шеренгу рот,— Возьми же меня в переделку и двинь, грохоча, вперед,

Такие, как я, срывались и гибли иаперебой. Я школы твои и газеты и клубы питал собой. Такие, как я, подиимали депо, и забой, и завод,—Возьми же меня в переделку и двинь, грохоча, вперед.

Такие, как я, сидели над цифрами день и ночь, Такие, как я, опускались, а ты им могла помочь. Кто силен тобой — в работе ои,

Кто брошен тобой умрет. Возьми же меня в переделку и двинь, грохоча, вперед.

Я вел твои экспедиции, стоял у твоих регорт. Я делал свою работу, хоть это не первый сорт. Ты строишь за месяцем месяц, ты крепнешь за годом год,— Возьии же меня в переделку и двинь, грохоча, вперед.

Я шел за тобою следом с тяжелой, как жизнь, семьей, И мать, и жена, и сестры стирали белье твое. Я проклял квартирную плату, я проклял квартирную плату, я проклял водопровод,—Возьми же меня в переделку и двинь, грохоча, вперед.

Я сонным огнем тлею и еле качаю стих, За то, что я стал холодным, ты тоже меня прости. Но время идет, и стройка идет, и выпадет мой черел,—Возьми же меня в переделку и двинь, грохоча, вперел.

Три поколенья культуры и три поколенья тоски, И жизнь, и люди, и книги, прочитанные до доски. Республика это знает, республика позовет, Возьмет меня в переделку и двинет, гремя, вперед.

Ты строишь, кладешь и возводишь, ты гонишь в ночь поезда. На каждое честное слово ты мне отвечаены: «Ла!»

Так верь и этому слову от сердца оно идет, — Возьми меня в переделку и вечно веди вперед!

1929

## БОЛЬШЕВИКАМ ПУСТЫНИ И ВЕСНЫ

В Госторге, у горящего костра, Мы проводили мирно вечера. Мы собирали иовостей улов И поглощали бесконечный плов. А ночь была до синевы светла. И ныли ноги от казачьего седла. Для нас апрель просторы распростер, Митала лампа, И пылал костер.

Член посевкома зашивал рукав, Преднеполкома отгонял жука, Усталый техник, лежа на боку, Дописывал последнюю строку. А по округе, на плуги насев, Водил верблюдов Большевистский сев.

Шакалы воем оглашали высь. На краткий отдых люди собрались. Пустыня била ветром в берега, Она далеко чумла врага, Она далеко слышала врагов — Удары заступа и шарканье плугов.

Три раза в час в ворота бился гам: Стучал дежурный с пачкой телеграми, И цифры, выговоры, слов напор В поспешном чтенье наполняли двор. Пустыня забилась в седой своей красе. Шел по округе Большевитский сев.

Ворвался ветер, топот лошадей, И звон стремян, и голоса людей. Свет фонаря пронесся по траве, И на веранду входит человек, За ним другой, отставший на скаку. Идет пустыня, ветер, Каракум!

Крест-накрест маузеры. Рубахи из холстин. Да здаватвуют работники пустыны! Ложатся люди, кобурой стуча, Летают шутки, и крепчает чай. На свете веб одолевать привык Пустыню обуздавший большевик. Я месни пел, я и сейчае пюю Для вас, ребята из Ширам-Кую. Вам до зари осталось отдохнуть, А завтра — старый караванный путь На те далекие колодцы и посты. Да здравствуют Работники пустыы!

Потом приходит юный агроиом, Ему хотелось подкрепиться сном, Но лучше сесть, чем на постели лечь, И лучше храпа — дружеская речь. В его мозгу гектары и плуги, В его глазах зеленые круги. Берись за чайник, пиалу налей. Да здравствуют Работники полей!

И после всех, избавясь от беды, Стучат в Госторг работники волы. Они в грязи, и ноги их мокры, Они устало сели на ковры, Сбежались брови, на черту черта. «Арык спасли. Устали. Ни черта! Хороший чай — награда за труды». Да здравствуют Работники воды!

Но злоба конскими копытами стучит, И от границы мчатся басмачи, Раскинув лошадиные хвосты На землю, воду и песок пустынь. Дом, где сидим мы,— это байский дом.

Колхоз вспахал его поля кругом. Но, чтобы убивать и чтобы взять, Бай и пустныя возвращаются опять. Тот топот конинцы и осторожный свист Далеко слышит по пескам чекист. Засел прицел в кустаринке ресниц. Да здравствуют работники граници.

Вы, незаметные учителя страны, Большевики пустыни и весны! Идете вы разведкой впереди, Работы много — отдыха не жди.

Работники песков, воды, земли, Какую тяжесть вы поднять смогли! Какую силу вам дает одна— Единственная на земле страна!

## КУРСАНТСКАЯ ВЕНГЕРКА

Сегодня не будет поверки. Горнист не играет поход. Курсанты танцуют венгерку,— Илет левятнадиатый год.

В большом беломраморном зале Коптилки на сцене горят, Валторны о дальнем привале, О первой любви говорят.

На хорах просторно и пусто, Лишь тени качают крылом, Столетние царские люстры Холодным звенят хрусталем.

Комроты спускается сверху, Белесые гладит виски. Гремит курсовая венгерка. Роскошно стучат каблуки. Летают и кружатся пары— Ребята в скрипучих ремнях И девушки в кофточках старых, В чиненых тупых башмаках.

Оркестр духовой раздувает Огромные медные рты. Полгода не ходят трамваи, На улице склад темноты.

И холодно в зале суровом, И надо бы танец менять, Большим перемолвиться словом, Покрепче подругу обнять.

Ты что впереди увидала? Заснеженный, черный перрон, Тревожные своды вокзала, Курсантский ночной эшелон?

Заветная ляжет дорога На юг и на север — вперед. Тревога, тревога, тревога! Россия курсантов зовет!

Навек улыбаются губы Навстречу любви и зиме. Поют беспечальные трубы, Литавры гулят в полутьме.

На хорах — декабрьское небо, Портретный и рамочный хлам. Четверку колючего хлеба Поделим с тобой пополам.

И шелест потертого банта Навеки уносится прочь,— Курсанты, курсанты, курсанты, Встречайте прощальную ночь!

Пока не качнулась манерка, Пока не сыграли поход, Гремит курсовая венгерка... Идет — девятнадцатый год.

1940

Сто сотен рек родного края до дна промерзли в этот день, и люди, слез не утирая, читали краткий бюллетень. Нет, мы не думали о чуде, темнело небо над Москвой, но тот, о ком рыдали люди, но тот, о ком рыдали люди, в также в памяти людкой!

Он воплощенье светлой силы, которой смерти не сломать! Вернее не бывало сына в семье твоей, Россия-мать. В нем пела слава поколений, прозренья сердца и ума; в том имени — Владимир Ленин — жила истоотия сама!

Он создал партию, дотоле непроторенный путь избрав, — надежды, разума и воли воистику чудесный сплав! В ней, словно факсл в эстафете, бессмертным мужество и честь, и в каждом партбилете души его частица есть.

В музеях желтые страницы, тома в тиши библиотек, но блещут времени зарницы, перегоняя бурный век. Изваян он и нарисован, он воплощен в сердцах людей, он жив: деяньем, мыслью, словом, властитель творческих идей.

власинель творческих идеи.
В суровый испытаний час
полки
прошли сквозь дым и пламя,
и осеняло в битвах нас
родное Ленинское знамя.
И, став сама
прочней металла
в краю железа и огня,
то знамя
гвардия лобзала,

одно колено преклоия. Мы все преграды побороли, сумели их с пути смахнуть, и в этом ленинская воля, его ученья смысл и суть. Его мечты вот наши крылья, нас кличут славы времена, нам шедрости и изобилья отрала светлая дана.

поколений, как свет, дойдут твои слова, великий Ленин,

До самых дальних

вождь и гений, твоя мечта в сердцах жива!

Он шел как вестник ледохода, он света луч метнул во тьму, сердца великого народа, как к солнцу, тянутся к нему.

Он с нами, как живыми, он в поколеньях говорит. Родное ленниское имя над миром знаменем горит!

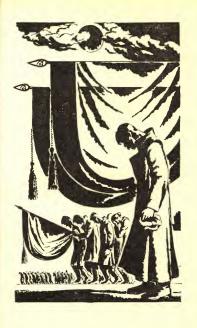

#### СЕРЕДИНА ВЕКА

(Из поэмы)

Да, весь я твой, живое время, весь До глуби сердца, до предсмертной мысли. И я горжусь, что вместе шел с тобой. С тобой, в котором движущие силы -Октябрь. Народ и Ленин, весь я в них. Они внутри меня. Мы неразрывны. И в том, что я сегодня записал. Я слышу голоса, я вижу мысли Пругих людей, друзей, живых и мертвых. Я записал все так, как я увилел. И как умел, и как вообразил. Я всюду вижу горькие пробелы --Мне десять жизней нужно бы прожить, Чтоб передать богатство нашей жизни. То главное, что принесли мы в мир На смену старому, в средину века. Без сказки правды в мире не бывает. Мне сказочное видится во всем: В борьбе, природе, в жизни человека. Я твой, живое время, весь я твой! Я за окном услышал хруст шагов --Идет румяный человек в ушанке. Как молод он! Как щеки разгорелись От холода! Журнал зажат под мышкой... Пальто подбито ветром, Положди, Ты, молодость, ты, будущее наше! Я здесь, с тобой. Ты видишь эту книгу? Я протянул ее.

Возьми ее!

1956

юность

(Из поэмы)

...Все, чем гордиться только могут люди, Все это создавали мы впервые И щедро раздавали всем народам. — Берите! Чувств и мыслей наших

хватит

Еще на два других планетных шара.

Да, мы богаты духом: Посмотрите, В каком велнколепье мы живем!

Трагически прекрасио было время Гнгантских строек, подвигов, трудов. Подвижничества, юпого геройства, Когда мы землю снова покоряли Лопатою, киркою, топором, А после — экскаватором и краном. Над смертью Маяковского,

ты слышишь, Всходнла песня самоотреченья, Сама себе сдавнв рукамн горло И твердо чувствуя себя счастливой.

...О молодость неслыханного мира, Те десять дней, что потрясли весь мир. Ты, молодость, сердца не выдавала На посрамленье.

Ты переносила
Все тяготы, все беды, все сомненья
И самый тяжкий, грозный труд войны.
Теряла все, на виселника стыла,
В печах сгорала и пол танк кидалась.
В блокаде умирала, смерть стидила,
Народы поднимала. На рейхстаг
Взиосила знами. Жертвовала всем.
Да, сила юности зовет меня,
Той юности, единственной на свете,
Такой понятной, светлой, неподкупной,
Что миллионы гибли за несе,
Той юности, что в ленниской квартире
Сидит и смотрит на плетеном кресле
Сидит и смотрит на плетеном кресле
В такую даль, что и сказать нельзя.

Она жива!

Ты слышншь — нету в мире Той силы, что бы юность погубила. Она зовет нас:

Говорите правду,
 Творите людям честное добро,

Навеки станьте под Октябрьским ветром, Чистейшим ветром с моря и Невы, С горбатых переулков Красной Пресии.— И каждого та воиость ободряет: «Ты человек, так будь самим собой, Будь гордым, справедливым и свободным,

Ни перед кем не унижай себя». А шар земной—

он выкруглен для счастья...

Дыханье молодости слышит мир, Рожденный, чтобы вечно обновляться. Так будем вечно обновлять ero! 1956

#### MOCKBA

(Из поэмы)

Осенинй день был золотист и рыж. Пылали в небе купола соборов. Наш Малый Николаевский дворец, Где я служил в Кремле, был полон света. А Кремль — корабль из камия — плыл над миром,

Курантным боем говоря с Москвой. Влруг позвонили мне.

— Или скорее! Приехал Ленин. Выздоровел он. Он в кабинет вошел... Он в Совнаркоме! — Ккаяв сила вышела меня, Не знаю. Я бежкал и задыхватся. В молчаньи перед аркой Совнаркома Толіа стояла, очень небольшая, Смятенно как-то и сурово глядя На черный ленниский автомобиль. Шофер ходил, как звери ходят в клетке,— Вперед-назад. Опять вперед-назад. Москва была еще тогда тиха. Часы на Спасской медленно пробили. Весь золотой, по старой мостовой Скользичл шурышания.

И вышел Ленин.

Он вышел медленно, но как бы быстро, Ссутулясь и немного припадая, Зажав в руке потрепанную кепку, Он вежливо ответил нам. Желтел Огромный лоб болезненно и влажно. Он всех коснулся взглядом, но глядел Пришуренными, жгучими глазами В такую даль, что и сказать нельзя. На небо посмотрел, на Совнарком, На стены - вековечный труд народа, На золотых орлов, тускневших в небе, На бронзу пушек - след Наполеона, На самый верх Никольской блеклой башни, Что сбили мы снарядом в Октябре, На все, что мы зовем Кремлем, Москвой. Россией, Государством, Нашим миром, Он на секунду обернулся к нам, Чуть полнял руку, следал два движенья Ладонью — вверх и вниз. Да! Вверх и вниз. Но он глядел на окна Совнаркома, Те самые,

откуда виден мир.

Шофер, блестевший в ярко-черной коже, Как смерть осунувшись за полчаса, Рванул наотмашь дверцу. Взвыл мотор. В последний раз прошла в окне машины Отновская, крутая голова. ...Ты видел, как догматиков скрипучих В мертвящий плен цитаты загоняли. И все же, вопреки железной скуке, Рвались под солнце эло, неудержимо Десятки тысяч подлинных людей, Талантляйвых, умелых, непреклонных.

Кто выводил их к свету?

Вел Октябрь,
Ни с чем на целом свете не сравнимый,
Та ленниская теплая ладонь,
Что на плече своем услышит каждый,
Кто хочет шагом тверлым жизнь пройти.
Шаги шаги, шаги, шаги, шаги,
Шаги тяжелые, шаги прямые,
Весслые шаги, шаги надежды,
И молодости, и решенья. Шаг
Батальопов. Шаг полночной смены.

Лукавые и легкие шаги Девичества. Усталый шаг ученых. Шаг физкультурников, широкий, четкий. Мечтагельный и звонкий шаг весны. Но чьи я слышу длининые шаги И трости стук на выбитом асфальте? То Маяковский ночью по Тверской Идет домой, огромный, одинокий, Апрель. Капели. Вогнутая ночь От вегра, одиночества и силы, Которая уже уперлась в стену Еще ему неводомых времен. Идите, Маяковский, Правда с вами, Колючая и тяжкая.

Идите! Идите! Идите через смерть. Не становитесь Опорой для начетчиков.

Спешите Туда, куда вас звал в поэме Ленин,— В бессмертье, в чистый ветер Октября. ...Ты знаешь, город мой, душа России, Ты знаешь:

в нашем мире человек Оценивает жизнь свою сполна, Смысл целой жизни — по своей эпохе, По лучшему, чистейшему, что в ней Он увидал, услышал и продумал, Что поизл неожиданно в бою, В труде, в страданье, в подвиге народном. О, город мой, ты для меня вожатый На всем моем путн. С тобой вошла Моя душа в атомный век.

Вошла В ускоренное, взвихренное время Несущихся космических частиц. Вошла луша в большое время правды, той правды, что для нас, людей, одна. И жертвенность, и героизм, и гордость, Что так привычны нашему народу, Беспрекословно служат этой правде. Народ великий, терпеливый, грозный, В терпенни своем, в своем размахе Не для того переносил невзгоды, Невиданные тяготы и беды, Чтоб усомниться в самой чистой правде, Которую своей железной волей Поставил выше всех на свете правд. А в этой правде есть и боль и сказка. Без сказок правды в мире не бывает.

И вера в человечество.

и вера

В родную землю.

в равенство людей Перед Октябрьским, ленинским законом. Ведь через нашу жизнь прошла, как совесть, Отцовская, крутая голова. Мы шли за ним.

Всегда, всегда за ним.
За Лениным. За нашим человеком,
Не бронзовым, не мрам морлюм, не книжным,
Живым, пока в груди у нас дыханье.
Но помишь — он с тобой в Кремле
простился.

О, город мой, звезда моя и слава, В осенний, золотисто-рыжий день? Он умер?

Нет, не умер!

Он вернулся! Где видишь ты его? Он рядом с нами.

1956

## ночной патруль

Временем уменьшенный молодости кров — Города Смоленщины, буркалы домов,

Пронзительная,

звонкая январская луна,

Ампирными колонками подперта тишина.

Выстрел отдаленный. Кино без стекол «Арс». На площали

беленый

глиняный Карл Маркс.

Слепил его художник, потом в тифу пропал.

Звезда из красной жести. Дощатый пьедестал.

Дощатый пьедестал. Звезда из красной жести, лак или крови ржа.

В средине серп и молот, лучи острей ножа. И Днепр завороженный,

весь ледяной до дна, И ведьмами озябшими

зажженная луна. Идет патруль по городу.

Округа вся мертва. Шагами тишь распорота:

И я иду, и я иду — ремень вошел в плечо, →

Несу звезду, мою звезду,

что светит горячо. Всем людям я

звезду несу, пяти материкам.

Недвижен Днепр, синеет Днепр—

И певысоко над Днепром, где стонут провода,

Другая блещет хрусталем

холодная звезда. Живу, люблю, умру в ночи—

все так же будет стлать

на снежную кровать. Свеча в окне губкома, из труб не вьется дым.

Дорогой незнакомой идти нам,

молодым.

Илти Россией и Кремлем в неслыханный простор, Идти полночным патрулем подсумок, штык, затвор. Пойлешь направо — там Колчак, от крови снег рябит. Пойлень надево там Берлин. там Либкнехт Карл убит. Убит. лежит он на снегу. кровь залила усы. На мертвой согнутой руке спешат, стучат часы. Дрожат Истории весы. История — стара.

Стучат часы, спешат часы: «Пора, пора, пора!» Звезда из красной жести, дощатый пьедестал. Я пять лучей Коммуны рукой своей достал.

Рукой достал, потрогал,

на шапку приколол. Глядит товарищ Ленин, облокотясь на стол. Горит звезда багровая,

судьбу Земли

Жестокая и строгая,
как молодость моя.
Идет патруль по городу—
шаги, шаги, шаги..
На все четыре стороны—
враги, враги, враги..
А ветер жжет колени.
Звезла горит огнем.

Мы здесь, товарищ Ленин! Мы землю повернем!

## марсово поле

Надписи на памятнике борцам революции

Не жертвы — герон Лежат под этой могилой Не горе, а зависть Рождает судьба ваша В сердцах Всех благодарных

Потомков
В красные страшные дии
Славио вы жили
И умирали прекрасно

К соиму великих Ушедших от жизии Во имя жизии расцвета Героев восстаний Разных времен К толпам якобинцев Борцов 48 К толпам коммунаров Ныее примкнули сыны Петеобурга

По воле тиранов Друг друг друга терзали Народы Ты встал трудовой Петербург И первый начал войну Всех угнетенных Против всех угнетелей Чтоб тем убить Самое семя войны Самое семя войны

Против богатства
Власти и знанья
Для горсти
Вы войну повели
И с честию пали
а то чтоб богатство
Власть и познанье
Стали бы
Жребием общим

Со дна угнетенья
Нужды и невежества
Поднялся
Ты пролетарий
Себе добывая
Свободу и счастье
Все человечество
Ты осчастливищь
И вырвещь
Из рабства

1917-1918

Вписали в анналы России
Великую славу
Скорбные светлые годы
Посев ваш
Жатвой созрест
Для всех населяющих

Бессмертен
Павший за великое
Дело
В народе жив
Вечно
Кто для народа
Жизнь положил
Трудился боролся
И умер
За общее благо

Не зная имен Всех героев борьбы За своболу Кто кровь свою отдал

> Рол человеческий Чтит безыменных Всем им в память И честь Этот камень

На долгие голы Поставлен

1919

Прислушайтесь! Чу! Отдаленные раскаты... Земля дрожит. Гигантская борьба Мир потрясает. Мир не хочет больше Сгибаться под железною пятой... ...В России фронт переменился: грянул Священный бой, последний бой. Не раб С рабом схватился по призыву властных, А угнетенные полнялись дружно против Рабовладельцев. Этот бой Пожаром разрастется нал землей. И, словно Феникс, выйдет из пожаров Своболный, обновленный светлый мир. Об этих днях гадали уж пророки, Поэты их провидели. И вы Увилите сейчас картины, речи Услышите, в которых рисовал Пролог к той драме, коль и вы артисты, Великий сын Америки, Внимайте: Здесь борются свободный идеал С Железною Пятой капитализма. Злесь ваши братья с вашими врагами Переживут моменты жгучей распри. И будете вы слышать эхо, видеть отблеск Тех красных дней, что окружают вас. Два года власть рабочая стояла, Стоит и устоит, но под грозой Она живет, и грозною под стать Овеянную гордою надеждой...

1919

### ЛЕНИН

Вот снова он предстанет в жестах, Весь — наша воля. Сила. Страсть... Кругом народ. И нету места, Гле можно яблоку упасть.

Матрос. И женщина. С ней рядом, Глаза взведя на броневик, Щекой небритою к прикладу Седой путиловец приник

Он рот открыл. Он хочет слышать, Горячих глаз не сводит он С того, о ком в газетах пишут, Что он вильгельмовский шпион.

Он знает: это ложь. Сквозная. Такой не выдумать вовек. Газеты брешут, понимая, Как нужен этот человек

Ему. Той женщине. Матросам, Которым снился он вчера, Где серебром бросает осыпь В сырую ночь прожектора...

И всем он был необходим. И бредила—в мечтах носила,— Быть может, им и только им В тысячелетиях Россия.

И он пришел... Насквозь прокурен В квартирах воздух, кашель зим. И сразу стало ясно: буря Уж где-то слышится вблизи.

Еще удар. Один. Последний... Как галька, были дни пестры. Гнусавый поп служил обедни. Справляли пасху. Жгли костры.

И ждали. Дни катились быстро. Уж на дворе октябрь гостил, Когда с «Авроры» первый выстрел Начало жизни возвестил.

1937

MЫ

Это время трудновато для пера. (Макковский)

Есть в голосе моем звучание металла. Я в жизнь вошел тяжелым и прямым. Не все умрет, не все войлет в каталог. Но только пусть под именем моим Потомок различит в архивном хламе кусок горячей, верной нам земли: где мы прошли с обугленными ртами и мужество как знамя процесли.

Мы жгли костры и вспять пускали реки. Нам не хватало неба и воды. Упрямой живии в каждом человеке железом обозначены следы, так в нас запали прошлого приметы. А как любили мы — спросите жен! Пройдут века, и вам солгут портреты, где нашей жизни ход изображен.

Мы были высоки, русоволосы. Вы в книгах прочитаете, как миф, о людях, что ушли, не долюбив, не докурки последкей папиросы. Когда 6 не бой, не вечные исканья крутых путей к последней высоте, мы б сохраньлись в броизовых вяяньях, в столбидах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла. И жили мы, не тратя лишних слов, чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных да в серой прозе наших дневников. Мы брали пламя голыми руками. Грудь раскрывали ветру. Из ковша тянули воду полыми глотками. И в женщину влюблялись не спеша.

И шли вперед и падали, и, сле в обмотках грубых ноги волоча, мы видели, как женщины глядели на нашего шалыного трубача, а тот трубил, мир ни во что не ставя (ремень сползал с покатого плеча), он тоже дома женщину оставил, не оглянувшись даже сторяча. Выл камень Тверд, уступы каменьты почти со всех сторон окружены, глядели вверх — и небо было чисто, как светлый лоб оставленной жены.

Так я пишу. Пусть неточны слова, и слог тяжел, и выраженья грубы! О нас прошла всесветная молва. Нам жажда зноем выпрямила губы.

Мир, как окно, для воздуха распахнут, он нами пройден, пройден до конца, и хорошо, что руки наши пахнут угрюмой песней верного свинца.

И как бы ни давили память годы, нас не забудут потому вовек, что, всей планете делая погоду, мы в плоть одели слово «человек»!

1940

\* \* \* \*

Нам не дано спокойно сгнить в могиле,—
Лежать навытяжку и, приоткрыв гробы,—
Мы слышим гром предутренней пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть. Что гибель нам! Мы даже смерти выше. В могилах мы построились в отряд И ждем приказа нового. И пусть Не думают, что мертвые не слышат, Когда о них потомки говорят.

1940-е годы

## ТВОРЧЕСТВО

Есть жажда творчества, уменье созидать. на камень камень класть. вести леса строений. Не спать ночей, по суткам голодать, вставать до звезд и падать на колени. Остаться нищим и глухим навек, идти с собой, с своей эпохой вровень и воду пить из тех целебных рек, к которым прикоснулся сам Бетховен. Брать в руки гипс, склоняться на подрамник, весь мир вместить в дыхание одно, Одним мазком весь этот лес и камни живыми положить на полотно, Не дописав, оставить кисти сыну, так передать цвета своей земли. чтоб век спустя все так же мяли глину и лучшего придумать не смогли. А жизнь научит правде и терпенью,

принудит жить, и, прежде чем стареть, она заставит выжать все уменье, какое ты обязан был иметь.

1940-е годы

Между домами старыми, Между заборами бурыми, Меж скрипучими тротуарами Бронемашина движется.

Душки трепещут за шторами,— Пушки стоят на платформе, Смотрит упорными взорами Славный шофер — Революция.

Руки у ней в бензине, Пальцы у ней в керосине, А глаза у ней синие-синие, Синие, как у России.

1922

# революционные небеса

Перед Революцией, Овладевшей столицею, Запирали дверь на засов; Революцию хотели скинуть с весов: На нее выпускали псов.

Революция гибнет! Злая зараза Тонет в осенней грязи. Революция гибнет — откликнулись сразу Все, кто стоял вблизи.

Революция гибнет! Из объятий матроса Она пошла по рукам! Революция гибнет, попав под колеса К собственным броневикам.

353

«Революция гибиет!» — крик процесся По морям и материкам. Но Революция Розоволнцая, Слушая их голоса, Мчась через фроиты и через позиции, через моря и леса И оказавшикь уже за границею, Все побеждала: войска, и полицию, И поличейского пса.

Революция
Охватывала за нацией нацию,
Творя свои чудеса,
Хоть не походили на праздничную
Иллюминацию
Революционные небеса.

20-е гг.

## путь РЕВОЛЮЦИОНЕРА

И не теоретические споры, И не примеры из литературы, Но горы, и соление озера, И бурное взволюванное море, И хмурые заоблачные зори — Вот что влечет революционера, Скорее практика, чем фантазера!

Не худо, Сев на важного верблюда, Направиться и к югу и к востоку! Дари свободу бедному наролу И намечай железную дорогу! Дари свободу! Что же это значит? Дари им воду, букву, цифру, слово И все, на что ты сам имеешь право, Чтоб, ржаво треснув, рассыпались цепи...

В палящий зной нивелировка степи, Анализ почв, промер воды в озерах — Вот он один, высокий и прекрасный, Тяжелый путь революционера, Одна твоя немеркнущая слава!

1926

#### РЕВОЛЮЦИЯ

Революция
Назревала,
И затем она разразилась.
Алый стяг она развевала,
Вдруг как будто
Затормозилась.

Тормознлась она богачами — Улещали ее речами, Прекращали в самом начале, Чтобы не было им печали.

Но пошла она в наступленье, С ветхих петель срывая дверн, Возглашая свон веленья Над развалинами империй.

Революцня расковала Всех томившихся в казематах, Революцня раскрывала Беднякам глаза на богатых.

Бедняков она поднимала, Обнимала по-пролетарски, И без слов она понимала По-латышски и по-мадьярски.

По-китайски и по-немецки, И по-чешски и по-словацки, Чтоб со всеми жить по-соседски, Договариваться по-братски.

Помним мы, как она назревала В копях, в шахтах, во мгле подвала, Б бесконечных хвостах за хлебом И под смрадным окопным небом.

# **ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ**

50-е гг.

Помню Двадцатые годы — Их телефонные ручкн, Их телеграфные коды, Проволочные колючкн. Помню Недвижные лифты В неотопляемых зданьях И бледноватые шрифты В огиенно-пылких изданьях.

Помню И эти газеты, Помню и эти плакаты, Помню и эти рассветы, Помню и эти закаты.

Помню Китайскую стену И конструктивную сцену, Мутность прудов Патриарших, Мудрость товарищей старших.

Помню Фанерные крылья И богатырские шлемы, Помню и фильмы, что были Немы и вовсе не немы.

Помню я Лестниц скрипучесть И электричества тленье. Помню я буйную участь Нашего поколенья.

1954

#### СВОБОЛА

Я уяснил, Что значит быть свободным. Я разобрался в этом чувстве трудном, Одном из самых личных чувств на свете.

И знаете, что значит быть свободным? Ведь это значит быть за все в ответе! За все я отвечаю в этом мире — За вздохи, слезы, горе и потери, За веру, суеверье и безверье.

Я должен делать так, по крайней мере, Поскольку сам уже ничем не связан И стал, как говорится, вольной птицей. Всему и всем я помогать обязан Освоболиться!

Освободиться! Разве это просто? Не говоря уже о человеке, Который ищет помощи, опоры, Чтоб сдвинуть с места всяческие годы И обуздать бушующие реки, Не говоря уже о человеке. И сами горы возглащают часто. Что от безлюдья стонут их ущелья. И сами реки тоже просят моста И изнывают от бескорабелья. Шипит пустыня, что под нею море, До коего столь просто докопаться: Легко ли все ж какой-нибудь Сахаре В одних песках купаться и купаться? Давно пора покончить с этим адом! И в то же время Близко, где-то рядом, Атлантика бушует неустанно, И повествуют острова пространно О бешенстве другого океана, Который хочет их бесследно слопать.

Да океан ли только, в самом деле? Я вижу пепел, чую дым и копоть, И пот, и кровь на истомленном теле, И я употреблю свою свободу, Чтоб острова на воздух не вълетели, Материки не проввлились в воду И целые миры не опустели. Бороться буду я за все живое, И должен я со всеми столковаться, И каждому хочу лишь одного я: Действительно Свободы Добиваться!

### ВАС НЕ БЫЛО ЕШЕ...

Вы Видели ее, Когда она настала? Она взяла свое. Свергала с пьедестала Всех, кто пытался влеать Низвергнутым на смену. Прыть, краснобайство, лесть — Все потеряло цену.

На пыльной мостовой С опавшею листвой К сренок прах мешала, По-своему решала. Сорила шелухой Подсолнухов лушеных. Казались енрухой Сомнения ученых. Казались пустяком И саботаж и фронда В сравиенье с мужиком, Упорио прущим с фронта.

И были ерундой Европы пересуды В сравнении с нужлой Оборванного люда. Шла осень горячо. Шли толпы. Страшен гнев их. Вас не было еще И в материнских чревах. Когда драдись отцы И кровь из ран хлестала. Вас не было, юнцы, Когда она настала -На горе меньшинству И большинству на счастье, Настала наяву. Чтоб стать Советской властью! 1957

#### ОКТЯБРЬ

Опавшую листву Топтал, швырял, кружил, Но с грезящими наяву Фантастами дружил.

Он звездоплавателя сны Не посчитал за блажь, И вот поэтому с Луны Сияет вымпел наш.

Октябрь порвал немало уз, И, грубо говоря, Проветрились чертоги муз Ветрами Октября.

Он, кривде затыкая пасть, Обуздывал корысть. Свободой упивалась всласть Новаторская кисть.

И озарилась мгла кулис Новаторским лучом. Ведь вот откуда мы взялись И выросли на чем!

# Алексей

# —Маширов-Самобытник—— (1884—1943)

### КРАСНЫЙ ЦВЕТОК

О солнечно-бурый Октябрьский набат, О нежно-пурпурный Цветок баррикад! В раскатах восстаний Твой пламень могуч, Народных страданий Серебряный ключ. Он солнечным светом Звенит, как живой: «Советам, Советам Все в власть над землей!»

Взращенный в невзгодах, в приволье родном, На гневных заводах, В подполье глухом, В куроваме ночи На бранных полях, В празывах рабочих, в соллатских сердцах, Он вспыхнул с расцветом Зари огневой: «Советам, Советам Вся власть над землей!»

И светлым зигзагом Сверкнули штыки, Уверенным шагом Проходят полки. На свере, восток, И на запад и юг, Чтоб красный цветок Взять под отненный круг.

Несется приветом Их клич боевой: «Советам, Советам Вся власть над землей!»

1918

### РАБОЧИЙ КЛУБ

В раскатах будничного гула Мне отдых сладкий мил и люб. Недаром сердце потянуло В родной очаг — рабочий клуб.

Сегодня там огромный митинг: Колчак разбит на Иртыше... Какие песни загремите В моей взволнованной душе?

О, в тихом зале, тихо рея, Забрезжит Красный Петроград В просторах страждущей Кореи, В огне парижских баррикад...

 Кто жаждет солнечных сверканий Сквозь гнет кровавого дождя, За мной!..— И гул рукоплесканий Покроет старого вождя.

А после — шум и разговоры: — Билеты? Есть. А кто поет? — Антанту ждут переговоры...

Эх, увеличить бы паек!

Борьба и творчество — наш лозунг!
 Ты прав, да, трудно воевать.
 Но, не изранив рук, и розу
 В саду весеннем не сорвать...

— Семейство здесь? — Давно в деревню Отправил, горе с лишним ртом...— Беседа музыки напевней Вокруг рокочет, а потом...

К буфету двинется, качая Меня, толпа, чтоб в свой черед Добыть стакан несладкий чая И скромный, скромный бутерброд. Но грянет музыка, и дальний Утихиет гул в живой волне... А я в задумчивой читальне Один оставитель т тишине, Чтоб у забытого мольберта, Достав заветную теграрь, Пол гул далекого концерта Стихи для «Правды» набросать.

# РЕВОЛЮЦИЯ

.

1920

Тебе 6 гигантским, тяжким ломом Дробить унмлой жизни льды И поднимать мятежным громом Суровых пахарей груды. Тебе 6 дождей весемать бусы рассыпать на землю, любя... Но робкие душого трусы Позорно предали тебя. Иля с опущеними забралом, В борьбе кружась, как муравы, Они пред гордым капиталом Склоняли головы свои стана головы свои головы свои головы свои головы свои головы свои головы свои головы головы

Склоняли головы свои.

И лживым, сумрачным покровом Тебя сковали на заре, Но ты рванулася, и снова Весной запахло в Октябре.

2

Не ты ль на злобные утесы Взметнула гневные полки?! Как волны, движутся матросы, И мечут гром броневики. Дрожит земля победным гимном, «Аврора» гордый шлет снаряд— И падает надменный Зимний К ногам рабочих и солдат,

А ты в лицо стальным декретом Бросаешь весело врагам:
— Я вновь жива, вся власть Советам, Вся власть мозолистым рукам.

Да будет дух твой вечно молод, Как в море пенистый прибой,— А в стяге красном над тобой Горят, как солнце, серп и молот.

Эти мощные, грубые глыбы Мы ворочаем гордым векам, Там миллионы творцов могли бы Дать волю искусным рукам.

Нам же первым киркой и лопатой И стучать, и ворочать вновь. О, какою безмерною платой Оправдается наша кровь!

\* \* \*

Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй! 1917

#### ЛЕВЫЙ МАРШ

(Матросам)

Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. Тише, орасто кляузе. Тише, орасто кляузе. Томе, орасто кляузе. Томе, орасто кляузе. Томе, орасто кляузе. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Левой! Левой! Левой!

Эй, синеблузые! Рейте! За океаны! Или у броненосцев на рейде ступлены острые кили?! Пусть, оскалясь короной, вздымает британский лев вой. Коммуне не быть покоренной. Левой! Левой! Левой!

Там за горами горя солнечный край непочатый. За голод, за мора море шаг миллионный печатай! Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются леевой, — России не быть под Антантой. Левой!

Глаз ли померкиет орлий? В старое ль станем пялиться? Крепи у мира на горле пролетариата пальцы! Грудью вперед бравой! Отанам небо окленвай! Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой! Левой! Левой! Левой!

1918

Перой!

### ода революции

Тебе, освистанная, осменная батареями, тебе, изъязвленная элословием штыков, восторженно возношу над руганью ресмой оды торжественное «О»!

О, звериная!

О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?

Как обернешься еще, двуликая?

Стройной постройкой. грудой развалин? Машинисту. пылью угля овеянному. шахтеру, пробивающему толин руд. калишь. калишь благоговейно. славишь человечий трул. А завтра Блаженный стропила соборовы тщетно возносит, пошаду моля,твоих шестидюймовок тупорылые боровы взрывают тысячелетия Кремля. «Слава» Хрипит в предсмертном рейсе. Визг сирен придушенно тонок. Ты шлешь моряков на тонуший крейсер. тула.

где забытый мяукал котенок. А после! Пьяной толпой орала. Ус залихватский закручен в форсе.

Прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсингфорсе. Вчерашние раны лижет и лижет, и снова вижу вскрытые вены я.

Тебе, обывательское, — о, будь ты проклята трижды! и мое,

поэтово,
— о, четырежды славься, благословенная!—

# потрясающие факты

Небывалей не было у истории в аннале факта: вчера, сквозь иней, звеня в «Интернационале»,

Смольный ринулся

к рабочим в Берлине. И вдруг

увидели

деятелн сыска,

все этн завсегдатан баров и опер, триэтажный

призрак

со стороны российской.

Поднялся.

Шагает по Европе.

Обедающие не успели окончить обед в место это

грохнулся,

н над Аллеей Побед —

знамя

«Власть Советов».

Напрасно пухлые руки взмолены, не остановить в его неслышном карьере. Разлавил.

и дальше ринулся Смольный.

республик и царств беря барьеры. И уже

и уже

тротуарного глянца Брюсселя,

натягивая нерв, росла легенда

про Летучего голландца голландца революционеров,

А он —

по полям Бельгин.

по рыжни от крови полям,

где гудит союзное ржанье,

метнулся.

Красный встал над Парнжем. Смолкли парнжане.

Стоишь и сладостным маршем манишь. И вот.

восстанню в лапы отдана, рухнула республика,

а он — за Ламанш.

На площадь выводит кварталы Лондона. А после пароходы низко-низко нал океаном Атлантическим видели пронесся к шахтерам калифорнийским. Говорят огонь из зевя вылелил. Сих фактов оценки различна мерка. Не верили многие. Ловчились в спорах. А в пятницу VTDOM вспыхнула Америка, землей казавшаяся, оказалась порох, И если скулит обывательская моль нам: Не увлекайтесь Россией, восторженные дети, Я указываю на эту историю со Смольным.

А этому

я. Маяковский. свидетель.

1919

## ВЛАЛИМИР ИЛЬИЧ

Я знаю не герои низвергают революций лаву. Сказка о героях -интеллигентская чушь! Но кто ж удержится, чтоб славу нашему не воспеть Ильичу? Ноги без мозга — вздорны. Без мозга рукам нет дела. Металось во все стороны мира безголовое тело. Hac продавали на вырез. Военный вздымался вой. Когла нал миром вырос Ленин огромной головой. И земпи сели на оси. Кажлый вопрос — прост.

И выявилось два в хао́се мира во весь рост. Один — животище на животище. Другой — непреклонно скалистый — влил в миллионы тыщи. Встал Горой мускулистой.

Теперь не промахнемся мимо. Мы знаем кого — мети! Ноги знают, чьими трупами им илти.

Нет места сомненьям и воям. Долой улитье— «подождем»! Руки знают, кого им крыть смертельным дождем.

Пожарами землю дымя, везде, где народ испленен, взрывается бомбой имя:
Ленин!
Лении!
Лении!
Лении!

И это — не стихов вееру обмахивать юбиляра уют. → Я в Ленине мира веру славлю и веру мою.

Поэтом не быть мне бы, если б не это пел — в звездах пятиконечных небо безмерного свода РКП.

1920

## ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, краснозвездный герой! Землю кровью вымыв, во славу коммуны, к горе за горой шедший теврдынями Крыма. Они проползали танками рвы, выпятив пушек шел,—телами рвы заполняли вы, по трупам перейдя перешеек.

Они за околами взрыли окол. хлестали свинцовой рекою.я вы отобрали у них Перекоп чуть не голой рукою. Не только тобой завоеван Крым и белых разбита орава,удар твой двойной: завоевано им трулиться великое право. И если в солние жизнь суждена за этими днями хмурыми, мы знаем -вашей отвагой она взята в перекопском штурме. В одну благодарность сливаем слова тебе. краснозвездная лава. Во веки веков, товарищи, вам слава, слава, слава! 1920-1921

#### ИЗ СЕРИИ «ОКНА САТИРЫ»

Штык красногвардейна возможность дал флаг Октябрьский водрузить ал. Только штык красноармейна охранил это знамя, Октябрьскую революцию закрепил за нами. Только с помощью красноармейнев знамя это донесем до освобождения всего света. Так старайся ж каждый, Октябрю в честь, работу по укреплению армии весть.

#### ПРОЗАСЕЛАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я: кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учрежденья. Облают дождем дела бумажиме, чуть войдешь в здание: отобрав с полсотин—самые важные! — самые важные важные! — самые важные! — самые важные важные важные! — самые важные важные важные

Заявишься: «Не могут ли аудиенцию дать? Хожу со времени биа».— «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц. Свет не мил. Опять: «Через час велели прийти вам. Заседают: покупка склянки чернил губкооперативом».

Через час: ни секретаря, ни секретарши нет го́ло! Все до 22-х лет на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь на верхний этаж семиэтажного дома. «Пришел товарищ Иван Ваныч?» — «На заседанин А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома»,

Взъяренный, на заселание врываюсь давиной. дикие проклятья дорогой изрыгая. И вижу: силят людей половины. О. дьявольщина! Гле же половина другая? «Зарезали! Убили!» Мечусь, оря. От страціной картины свихнулся разум, И слышу спокойнейший голосок секретаря: «Оне на двух заседаниях сразу. В пень заседаний на двадцать надо поспеть нам. Поневоле приходится разорваться. По пояса злесь. а остальное там». С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний:

«О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!»

# комсомольская

рушит,

кипит

Смерть не сметь!

Строит,

1922

кроит

и рвет,

тихнет,

и пенится.

гудит, говорит.

молчит

юная армия:

ленинцы.

новая кровь

городских жил,

тело нив, ткацкой идей

Ленин —

жил,

Ленин — жив,

Ленин будет жить.

Залили горем.

Свезли в Мавзолей частицу Ленина —

тело. Но тленью не взять—

ни земле, ни золе —

первейшее в Ленине — пело.

Смерть, косу положи!

Приговор лжив, С таким небесам

Ленин —

ленин — жил.

жив.

Ленин будет жить. Ленин —

жив шаганьем Кремля—

маганьем кремля вождя капиталовых пленников.

Будет жить. и булет земля гордиться именем Ленииа. Eme по миру пройлут мятежи сквозь все межи коммуне путь проложить. Лении жил. Леини жив. Лении будет жить. К сведению смерти, старой карги. гоиящей в могилу и старящей: «Лении» и «Смерть» -слова-враги. «Ленин» и «Жизиь» товарищи. Тверже печаль держи. Грудью в горе прилив. Нам не ныть. Лении --жил. Лении жив. Лении будет жить. Лении рядом. Вот

Идет и умрет с нами. И сиова

в каждом рождениом рожден ---

OH.

как сила.

как знанье.

как знамя.

Земля,

под ногами дрожи.

За все рубежи

взвивайтесь кружить. Ленин —

жил.

Ленин —

ленин — жив.

будет жить. Ленин вель

тоже начал с азов, жизнь —

мастерская геньина. С низа лет,

с класса низов —

рвись разгромадиться в Ленина. Дрожите, дворцов этажи! Биржа нажив, булешь

битая

ленин — выть.

Ленин — жил.

жив. Ленин —

будет жить. Ленин

больше

самых больших,

но даже

н это

диво создали всех времен

малышн →

малыши коллектива.

```
Мускул
      узлом вяжи.
Зубы-ножи ---
в знанье -
         вонзай крошить.
Ленин —
        жил.
Ленин —
        жив.
Ленин -
       будет жить.
Строит,
      рушит,
             кроит
                 и рвет,
тихнет.
      кипит
           и пенится,
гудит.
     молчит,
           говорит
                  и ревет -
юная армия:
           ленинцы.
Мы
   новая кровь
              горолских жил.
тело нив.
ткацкой идей
            нить.
Ленин —
```

Ленин — жил. Ленин — жив.

Ленин будет жить.

## ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

(Из поэмы)

. . .

Слово за словом

из памяти таская,

не скажу ни одному ---

на место сяль.

Как бедна v мира

слова мастерская! Подходящее откуда взять?

У нас

семь дней, У нас

часов - лвеналцать. Не прожить

себя длинней.

Смерть не умеет извиняться.

«эра».

Если ж с часами плохо,

мала

календарная мера, мы говорим ---

«эпоха», мы говорим -

Мы

спим

ночь.

Лнем

совершаем поступки. Любим

свою толочь воду

в своей ступке, А если

за всех смог

направлять потоки явлений. мы говорим — «пророк», мы говорим — «гений».

У иас претеизий иет,

не зовут мы и не лезем,—

иравимся своей жене,

и то довольны доне́льзя.

Если ж, телом и духом слит,

прет

на нас иепохожий, шпилим — «царственный вид».

удивляемся — «дар божий»;

Скажут так,—

ни умно, ни глупо.

Повисят слова й уплывут, как дымы.

Ничего ие выколупишь

нз таких скорлупок. Ни рукам,

ии голове не ощутимы. Как же

Ленииа таким аршином мерить! Вель глазами

видел каждый всяк—

«эра» эта проходила в двери,

даже головой ие задевая косяк.

Неужели про Леиина тоже: «вожль милостью божьей»? Если б был он царствен и божествен, я б от ярости себя не поберег. я бы стал бы в перекоре шествий. поклонениям и толпам поперек. Яб нашел слова проклятья громоустого, и пока растоптан и выкрик мой. я бросал бы в небо богохульства. по Кремлю бы бомбами метал: долой! Но тверды шаги Дзержинского у гроба. Нынче бы могла с постов сойти Чека. Сквозь мильоны глаз.

н у меня сквозь оба,

примерзшие к шекам.

Богу почести казенные не новость.

лишь сосульки слез.

Нет!

Сегодня

настоящей болью,

сердце, холодей.

Мы хороним

самого земного

изо всех прошедших

по земле людей.

Он земной,

но не из тех,

кто глазом

упирается

в свое корыто. Землю

всю

охватывая разом,

видел то.

что временем закрыто.

Он, как вы

совсем такой же,

может быть, у самых глаз

только,

больше нашего

ла насмешливей

морщинят кожей, й и тверже губы, чем v нас.

Не сатрапья твердость, триумфаторской коляской

мнущая тебя,

подергивая вожжи,

Он к товарищу милел

люлскою лаской.

Он

к врагу

вставал

железа тверже.

Знал он слабости.

знакомые у нас,

как и мы, перемогал болезни.

Скажем, мне — бильярд —

отращиваю глаз,

шахматы ему они вождям

полезней. И от шахмат

перейдя

к врагу натурой,

выведя

в люли

вчерашних пешек строй,

становил
рабочей — человечьей диктатурой
над тюремной
капиталовой турой.

И ему

и нам

Отчего ж,

от него поодаль.

я бы жизнь свою,

глупея от восторга,

за одно б

его дыханье

Да не я один!

Да что я лучше, что ли?!

Даже не позвать, раскрыть бы только рот — кто из вас

из сел,

из кожи вон.

из штолен

не шагнет вперед?! В качке —

будто бы хватил

вина и горя лишку --

инстинктивно хо

хоронюсь

трамвайной сети.

Кто

сейчас

оплакал бы мою смертишку

в трауре

вот этой безграничной смерти!

Со знаменами идут,

и так. Похоже —

стала

вновь Россия кочевой.

И Колонный зал

дрожит, насквозь прохожен.

Почему?

Зачем

Телеграф

и отчего? охрип от траурного гуда.

Слезы снега

с флажьих покрасневших век.

Что он сделал,

кто он

и откуда —

самый человечный человек? Коротка и до последних мгновений

383

этот

иам

известиа

жизиь Ульянова.

Но долгую жизиь товарища Ленииа

надо писать и описывать заново.

Далеко давным, годов за двести.

первые

про Ленина восходят вести.

Слышите —

железный и луженый.

прорезая древиие века,—

голос прадеда

Бромлея и Гужона первого паровика?

Капитал

его величество, иекоронованный, невенчанный.

объявляет покоренной силу деревенщины.

Город грабил, греб, грабастал.

глыбил пуза касс,

а у станков, худой и горбастый.

встал рабочий класс.

\* \* \*

Виуки спросят: — Что такое капиталист? — Как дети

теперь:

— Что это г-о-р-о-д-о-в-о-й?..—

Для внуков пишу

ншу в олин лист

капитализма

портрет родовой. Капитализм

в молодые года был ничего.

деловой парнишка: первый работал —

не боялся тогда,

что у него от работ:

засалится манишка. Трико феодальное

ему тесно!

не хуже, чем нынче лезут.

Капитализм революциями

своей весной расцвел

и даже подпевал «Марсельезу».

Машину

задумал и выдумал. Люли

и те — ей!

по вселенной видимо-невидимо

рабочих расплодил

детей. Он враз

> и царства и графства сжевал

с коронами их и с орлами.

```
Встучнел,
         как библейская корова
                               или вол.
облизывается.
            Язык — парламент,
С годами
        ослабла
                мускулов сталь,
он раздобрел
            и распух.
такой же
        с течением времени
как и его гроссбух.
Дворец возвел --
               не увидишь такого!
Художник
          — не одии! —
                      по стенам поерзал.
Пол ампиристый,
               потолок рококовый,
стенки ---
        Людовика XIV,
Bokpyr,
       с лицом.
              что равно годится
быть и лицом
             и ягодицей.
задолицая
         полиция.
И краске
         и песие
               душа глуха,
как корове
           пветы
                среди луга,
Этика, эстетика
               и прочая чепуха →
просто -
           женская прислуга.
Ero
    и рай
         и преисподияя --
```

```
распродает
        старухам
дырки
     от гвоздей
               креста господня
и перо
   хвоста
         святого духа.
Наконец,
        и он
            перерос себя.
за него
      работает раб.
Лишь наживая,
              жря
                 и спя,
капитализм разбух
                 и обдряб.
Обдряб
      и лег
           у истории на пути
в мир.
      как в свою кровать.
Его не объехать,
                не обойти.
елинственный выход --
                     взорвать!
Знаю.
      лирик
           скривится горько,
критик
      ринется
             хлыстиком выстегаты
— А где ж душа?!
                  Да это ж —
                           риторика!
Поэзия где ж?
              Одна публицистика!! --
Капитализм ---
             неизящное слово,
куда изящней звучит --
                 «соловей»,
но я
    возвращусь к нему
                  · · · · снова и снова.
     387
```

CTDOKY. агитаторским лозунгом взвей! Я буду писать и про то и про это. но нынче не время . любовных ляс. всю свою звочкую силу поэта тебе отдаю. атакующий класс. Пролетариат --неуклюже и узко TOMV. KOMV коммунизм — запалня. Для нас это слово -могучая музыка, могущая мертвых сражаться поднять. \* \* \* Mapke! Встает глазам седин портретных рама. Как же жизнь его от представлений далека! Люди видят замурованного в мрамор, холодеющего старика, Но когда революционной тропкой

шажок.

388

первый делали рабочие

```
о какой
       невероятной топкой
сердце Маркс
            и мысль свою зажег!
Будто сам
          в заволе каждом
                           стоя стоймя.
    кажлый труд
                 размозоливая лично.
грабящих
        прибавочную стоимость
      поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
                     не вздымая глаз свой
лаже
    до пуна
           биржевика-дельца.
Маркс
      повел
           разить
               войною классовой
олотого
        до быка
              доросшего тельца.
Нам казалось —
               в коммунизмовы затоны
только
      волны случая
                   закинут
                          нас
                               юля.
Маркс
      раскрыл
             истории законы.
пролетариат
           поставил у руля.
Книги Маркса ---
              не набора гранки;
не сухие
       цифр столбцы,---
Маркс
      рабочего .....
             поставил на ноги
     389
```

и повел колоннами стройнее цифр. Вел и говорил: --сражаясь, лягте, дело --корректура выкладкам ума. Он придет, придет великий практик. поведет полями битв, а не бумаг! -Жерновами дум последнее меля и рукой дописывая восковой, знаю, Марксу виделось видение Кремля и коммуны флаг над красною Москвой. Назревали, зрели дни. как лыни. пролетариат взрослел и вырос из ребят, Капиталовы отвесные твердыни валом размывают и дробят.

Капиталовы отвесные твердыни валом размивают и дробят. У каких-нибудь годов на расстоянии сколько гроз

```
Завершается
            восстанием
                      гнева нарастание,
нарастают
         револющии
                за вспышками восстаний.
Крут
     буржуев
            озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
                     воя и стеная.
тени прадедов,
             парижских коммунаров,
и сейчас
        вопят
             парижскою стеною:
—Слушайте, товарищи!
                       Смотрите, братья!
Горе одиночкам
                  выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
                  Бейте партией!
Кулаком
        олним
             собрав
                    рабочий класс.-
Скажут:
        «Мы вожди»,
                    а сами ---
                             шаркунами,
За речами
         шкуру
                распознать умей!
Будет вождь
            такой,
                  что мелочами с нами --
хлеба проше.
            рельс прямей.
Смесью классов,
                вер.
                   сословий
```

на рублях колес землища двигалась.

и наречий

Капнтал ежом протнворечнй

рос вовсю н креп.

штыкамн иглясь.

Коммуннама

призрак по Европе рыскал,

уходил и вновь

маячил в отлаленым...

По всему поэтому

в глуши Симбнрска

родился обыкновенный мальчик Лении.

Оглядите памятники —

внднте героев род вы?

Станет гоголем,

венком его величь.

Не такой чернорабочий, ежелневный полвиг

на плечи себе взвалил Ильич.

Он вместе учнт в кузнечной пасти,

как быть, чтоб зарплата

взросла пятаком.

Что делать, если

дерется мастер.

Как быть, чтоб хозяин понл кнпятком.

Но не мелочь целью в конце:

победив. не стой так нал олной сметённой лужею. Социализм — нель. Капитализм - враг. Не веник --винтовка оружие. Тысячи раз одно и то же он вбивает в тугой слух. а назавтра друг в друга вложит руки понявших лвух. Вчера - четыре, сегодня — четыреста. Таимся. а завтра в открытую встанем, и эти четыреста в тысячи вырастут. Трудящихся мира подымем восстанием. Мы уже не тише вод, травинок ниже --

гнев

трудящихся густится в туче.

Режет имкинком

Ильичевых книжек.

Сыпет градом

прокламаций и летучек.

Бился об Ленина

темный класс.

тёк

от него в просветленьи,

```
и, обланный
          силой
              и мыслями масс.
с классом
        DOC
И уже
     превращается в быль
  в чем юношей
               Ленин клялся:
.... Мы
      не одиночки.
                  мы —
                      союз борьбы
за освобождение
              рабочего класса.--
Ленинизм илет
              все лалее
                      и более
вширь
      учениками
               Ильичевой выверки.
Кровью
       вписан
            героизм подполья
в пыль
```

и в слякоть

бесконечной Володимирки. \* \* \*

Слова v нас до важного самого в привычку входят,

ветшают, как платье. Хочу сиять заставить заново

величественнейшее слово --«ПАРТИЯ». Елиница! Кому она нужна?!

Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? -Разве жена! И то если не на базаре, а близко. Партия -aro единый ураган, из голосов спрессованный тихих и тонких. от него лопаются укрепления врага, как в канонаду от пушек перепонки. Плохо человеку, когда он один. Горе одному, один не воин -каждый дюжий ему господин, и даже слабые, если лвое. А если в партию сгрудились малые сдайся, враг, замри н ляг!  $\Pi$ артия рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак. Единица - вздор, единица - ноль, один →

даже еслн очень важный —

не подымет простое пятивершковое бревно.

тем более

\_\_\_ дом пятиэтажный.

Партия это

миллионов плечи,

друг к другу прижатые туго.

Партией стройки

оики в небо взмечем,

держа

и вздымая друг друга.

Партия —

спинной хребет рабочего класса. Партия—

бессмертие нашего дела.

единственное, что мне не изменит.

Сегодня приказчик,

а завтра

Мозг класса.

дело класса, сила класса.

слава класса вот что такое партия,

царства стираю в карте я.

Партия и Ленин близнецы-братья,—

кто более

матери-истории ценен? Мы говорим Ленин,

> подразумеваем партия.

мы говорим

партия,

подразумеваем — Ленин.

\* \* \* Уже

ильичем (Ильичем)

поведенные в битвы.

еще

его по портретам,

орали,

острее бритвы солдаты друг друга

крыли при этом. И в этой желанной

железной буре Ильич,

как будто даже заспанный,

шагал, становился

и глаз, сощуря, вонзал,

заложивши руки за спину. В какого-то парня

в обмотках, лохматого,

уставил без промаха бьющий глаз, как будто

сердце с-пол слов выматывал.

как будто

душу тащил из-под фраз.

И знал я,

что всё

раскрыто и понято

и этим глазом наверное выловится ---

и крик крестьянский, и вопли фронта и воля нобельца,

и воля путиловца. Он в черепе

сотней губерний ворочал,

```
люлей
     носил
           до миллиардов полутора.
On
  взвещивал
            MHD
               в течение ночи.
a VTDOM:
- Bcewt
       Beewl
             Всем это --
фронтам.
       кровью пьяным.
рабам
     всякого рода,
в рабство-
        богатым отданным.---
ВЛАСТЬ
       COBETAMI
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным! --
Буржуи
       прочли
            - погодите.
                        выловим.-
животики пятят
               доводом веским ---
ужо им покажут
               Духонин с Корниловым,
покажут ужо им
               Гучков с Керенским.
Но фронт
         без боя
                слова эти взяли --
деревня
       и город
```

и г

декретами за́лит, безграмотным

мы знаем, не нам,

а им показали,

какое такое бывает «VЖO». Переходило от близких к ближним, от ближних дальним взрывало сердца: «Мир хижинам, война. война. война дворцам!» Дрались в любом заволе и цехе. горохом из городов вытряхивали, а сзади шаганье октябрьское метило вехи пылающих дворянских усадеб. \* \* \* Историки с гидрой плакаты выдерут - чи эта гидра была. чи нет? а мы знавали вот эту гилру в ее натуральной величине. «Мы смело в бой пойлем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это!» Деникин идет. Деникина выкинут, обрушенный лушкой подымут очаг. Тут Врангель вам на смену Деникину.

отрушенная аумым Тут Врангель вам — подымут очаг. Тут Врангель вам — на смену Деникин Барона уронят — уже Колчак. Мы жрали кору, ночевка — болотце, но шли

миллионами красных звезд, и в каждом — Ильич,

и о каждом заботится

атаковывать нужно.

в одиннадцать тысяч верст. Одиннадцать тысяч верст

окружность, а сколько

вдоль да поперек!

Ведь каждый дом

каждый

врага в подворотнях берег.

Эсер с монархистом

шпионят бессонно — где жалят змеей,

где рубят сплеча.

путь на завол Михельсона?

Найдешь по крови из ран Ильича.

\* \* \*

Залив

Ильичем указан глубокий

и точка смычки-причала

на́йдена, и плавно

в мир, строительству в доки.

вошла Советских республик громадина. И Ленин

сам где железо,

где дерево

носил — чинить

пробитое место.

```
Стальными листами
```

взлымал

и примеривал

кооперативы,

лавки

И снова

и тресты.

Ленин — штурман.

становится

огни по бортам, впереди и сзади.

Теперь

Теперь от абордажей и штурма

мы

перейдем к труловой осале.

Мы отошли.

рассчитавши точно.

Кто разложился —

на берег за во́рот.

Теперь вперед! Отступленье окончено.

РКП, команду на борт!

Коммуна — столетия, что десять лет для ней?

Вперед — и в прошлом

скроется нэпчик.

Мы двинемся во ст

во сто раз медленней,

зато
в миллион
Пол этой

прочней и крепче. ой мелкобуржуазной стихией

еще колышется

мертвая зыбь,

но, тихие тучи

молнией выев,

vже --нарастанье всемирной грозы. Boar сменяет врага поределого. но булет над миром зажжем небеса. — но это уже полезней проделывать. чем об этом писать.-Теперь если пьете и если едите. на общий завод ли идем с обеда. мы знаем, пролетариат - победитель, и Ленин организатор победы. От Коминтерна до звонких копеек. серпом и молотом в новой меди, одна неписаная эпопея -шагов Ильича от победы к победе. Революции --тяжелые вещи, один не подымешь --согнется нога. Но Ленин

Но Ленин меж равными

по силе воли,
ума рычагам.
Подымаются страны
одна за одной —

был первейший

```
рука Ильича
          указывала верно:
наполы -
        черный.
               белый
                    и пветной -
становятся
        под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
                непреклонные колонны -
буржуи
      пяти частей света,
вежливо
       приподымая
                  цилиндры и короны,
кланяются
        Ильичевой республике Советов,
Нам
   не страшно
             усилие ничье,
мчим
    вперед
         паровозом труда...
и влруг
      стопудовая весть -
                         с Ильичем
удар.
. . .
Я счастлив.
          Звеняшего марша вода
ОТНОСИТ
      тело мое невесомое.
Я знаю -
         отныне
               и навсегда
во мне
      минута
           эта вот самая.
Я счастлив,
          что я
              этой силы частица,
что общие
         даже слезы из глаз.
     403
```

Сильнее

и чище

нельзя причаститься великому чувству

по имени — класс!

Знаменные

снова

склоняются крылья,

чтоб завтра опять

подняться в бои —

«Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои». Только б не упасть,

к плечу плечо, флаги вычернив

и ве́ками алея, на последнее

прощанье с Ильичем

и медлили у мавзолея. Выполняют церемониал. Говорили речи.

Говорят — и ладно.

что срок минуты мал —

разве весь

охватишь ненаглядный!

и на́верх смотрят с опаской.

на черный, посыпанный снегом кружок. Как бешено

скачут

В минуту — стрелки на Спасской. к последней четверке прыжок.

Замрите ... минуту от этой вести! Остановись. лвиженье и жизнь! Поднявшие молот, стыньте на месте. Земля, замри, ложись и лежи! Безмолвие Путь величайший окончен. Стреляли из пушки, а может, из тыщи. И эта пальба казалась не громче. чем мелочь. в кармане бренчащая в нишем. До боли раскрыв убогое зрение, почти заморожен, стою не дыша. Встает прело мной у знамен в озарении темный земной неподвижный шар. Над миром гроб. неподвижен и нем. У гроба мы. людей представители, чтоб бурей восстаний, дел и поэм размножить то, что сеголня вилели. Но вот издалёка,

оттуда, из алого

в мороз, в караул умолкнувший наш, чей-то голос как будто Муралова -

«Шагом марш». Этого приказа и не нужно лаже.--реже, ровнее, тверже лыша. с трудом отрывая тело-тяжесть. с плошали вниз вбиваем шаг. Каждое знамя твердыми руками вновь над головою взвито ввысь. Топота потоп, сила кругами. ширясь, расходится миру в мысль, Общая мысль

воелино созвеньена рабочих,

крестьян и соллат-пубака - Трудно

булет республике без Ленина. Надо заменить его кем?

И как?

Довольно

валяться на перине клоповой! Товарищ секретарь!

На тебе --BOT -

просим приписать к ячейке еркаповой сразу, коллективио,

весь завод...-

```
Смотрят
        буржун,
              глазки раскоряча,
прожат
      от топота крепких ног.
Четыреста тысяч
               от станка

— хирраол

Ленину
      первый
             партийный венок.
— Товарищ секретарь,
бери ручку...
Говорят — заменим...
                   Надо, мод...
Я уже стар --
            берите внучика.
не отстает --
            полай комсомол.-
Полшефный флот,
                 полымай якоря.
в море
      пора
           подводным кротам.
«По морям,
           по морям.
нынче здесь,
            завтра там».
Выше, солнце!
            Будешь свидетель -
скорей
      разглаживай траур у рта.
В ногу
      взрослым
               вступают дети
тра-та-та-та-та
             та-та-та-та.
«Раз.
    два.
        три!
Пионеры мы,
Мы фашистов не боимся,
                       пойдем на штыки».
Напрасно ....
         кулак Европы задран.
   407
```

Кроем их грохотом.

Назад!

Не сметь!

Стала

коммунистом-организатором

даже сама

Ильичева смерть.

Уже

над трубами

чудовищной рощи,

руки миллионов

 сложив в древко, красным знаменем

Apacinia Site

Красная площадь

вверх вздымается

страшным рывком. С этого знамени.

с каждой складки

живой

взывает Ленин;

Пролетарии,
 стройтесь

к последней схватке!

Рабы, разгибайте

спины и колени! Армия пролетариев,

встань стройна! Да здравствует революция,

да здравствует революция, радостная и скорая!

Это единственная

великая война

из всех, какие знала история.

1924

```
ХОРОШО!
(Отрывки из поэмы)
```

5

...А в конце у Лиговки лругие слова

подымались

нз подвалов. «Я

товарищи,—
из военной бюры.

Кончили заседание —

Вот тебе,

к маузеру, двести бери,

а это сто патронов

к винтовкам.

соглашатели замазывали рты,

подходит

казатчина и самокатчина.

Приказано питерцам

идти на фронты, а сюда

направляют с Гатчины.

Вам, которые с Выборгской стороны,

Вам Заходить

с моста́ Литейного. В сумерках,

> тоньше дискантовой струны,

не галдеть и не делать

заведенья питейного.

Я 3а

за Лашевичем беру телефон,—

не задушим, так нас задушат.

Или

возьму телефон,

из тела пролетарскую душу,

пролегарскую душу. Сам

приехал, в пальтишке рваном.—

ходит,

Сегодня,

говорит,

подыматься рано. А послезавтра —

поздно. Завтра, значит. Ну. не сдобровать им!

Быть Керенскому биту и ободрану!

Уж мы подымем

подымем с царевой кровати эту

самую Александру Федоровну».

6

Дул, как всегда,

октябрь ветрами,

как дуют при капитализме,

```
За Тронцкий
           дули
               авто и трамы,
обычные
       рельсы
             вызмеив.
Пол мостом
          Нева-река.
по Неве
       плывут кроншталтцы...
От винтовок говорка
скоро
    Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле.
                      покрышки сбивши.
тихий.
     вроле
          упакованной трубы.
за Гатчину,
          забившись.
                   улепетывал бывший —
«B por,
       в бараний!
                 Взбунтовавшиеся рабы!..»
Видят
      редких звезд глаза.
опружая
       Зимний
              в кольца.
по Мильонной
             из казарм
налвигаются кексгольмиы.
А в Смольном.
              в думах
                     о битве и войске,
Ильич
      гримированный
                    мечет шажки,
```

да перед картой Антонов с Подвойским

втыкают

в места атак флажки. Лучше власть добром оставь. никуда тебе не деться! Ото всех илут застав к Зимнему красногварлейны. Отряды рабочих. матросов, голи --дошли. штыком домерцав, как будто руки сощлись на горле. холёном горле дворца. Две тени встало. Огромных и шатких, Сдвинулись. Лоб о лоб. И двор дворцовый руками решетки стисиул TODC толп. Качались две огромных тени от ветра и пуль скоростей,--да пулеметы, будто хрустенье ломаемых костей. Серчают стоящие павловиы.

начали...

баловаться...

Куда

против нас

бочкаревским дурам?! Приказывали б на штурм».

Но тени

. боролись.

спутав лапы.—

и лап

НИКТО

не разнимал и не рвал.

Не выдержав

молчания,

сдавался слабый — уходил

уходил от испуга,

от нерва́. Первым,

боязнью одолен,

бабий батальон.

Ушли с батарей

к одиннадцати михайловцы или константиновцы... А Керенский—

спрятался,

попробуй вымань его!

Задумывалась

казачья башка.

И

защитники Зимнего,

как зубья у гребешка.

И долго ллилось

это молчанье,

молчанье надежд и молчанье отчаянья,

А в Зимнем, в мягких мебелях, с бронзовыми выкрутами,

413

```
силят
    министры
            в меди блях.
и пахнет
       гладко выбритыми.
На них не глядят
              и их не слушают --
  v штыков в лесу.
Они
   упадут
        переспевшей грушею,
как только
         их
          потрясут,
Голос — редок,
Шепотом.
      знаками.
— Керенский где-то? —
— Oн?
      За казаками,-
И снова молча,
И только
        под вечер:
— Где Прокопович? —

    Нет Прокоповича.

А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерть.
         глядит
              неласковая
Аврорьих
        башен
             сталь.
И вот
     высоко
         над воротником
поднялось
        лицо Коновалова.
Шум,
    который
          тек родником,
теперь .....
```

прибоем наваливал.

414

Кто длинный такой?.. Дотянуться смог! По каждому из стекол

удары палки.

Это — из трехдюймовок

шарахнули форты Петропавловки.

А поверху

город как будто взорвані

бабахнула шестилюймовка Авророва.

И вот

не успела она

рассыпаться, гулка и грозна,→ нал Петропавловской

взви́лся фонарь,

восстанья условный знак. — Долой!

На приступ! Вперед!

На приступ! -

Ворвались.

На ковры! Под раззолоченный кров!

Каждой лестницы каждый выступ

брали, перешагивая через юнкеров. Как булто

> водою комнаты полня,

текли, сливались

сливались над каждой потерей,

и схватки вспыхивали

жарче полдня

```
за каждым диваном.
                  у каждой портьеры.
По этой
       анфиладе,
               приветствиями опанной
монархам.
          несущим
                 короны-клалы.--
бархатными залами.
                  раскатистыми корилорами
гремели,
        бились
             сапоги и приклады.
Какой-то
       смушенный
                 сукин сын.
а над ним
        путиловец —
                  нежней папаши:
«Ты,
    парнишка.
             выклалай
                    ворованные часы --
часы
    теперича
           наши!»
Топот рос
        и тех
            тринадцать
сгреб.
     забил.
           зашиб.
               затыркал.
Забились
       под галстук ---
                    за что им приняться? --
Как будто
        топор
             навис над затылком.
За двести шагов...
               за тридцать...
                             за двадцать...
Вбегает
      юнкер:
             «Драться глупо!»
    416
```

Триналиать визгов: Славаться! Сдаваться!-А в лвери бушлаты. шинели. тулупы... И в эту тишину паскатившийся всласть бас. окрепший над реями рея: «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время». И олин из ворвавшихся. пенснишки тронув, объявил, как об чем-то простом и несложном: «Я. председатель Реввоенкомитета Антонов, Временное

Временное правительство

объявляю низложенным».

А в Смольном толпа, растопырив груди.

покрывала песней

фейерверк сведений. Впервые

вместо: —«И это будет...» —

пели:
—«И это есть
наш последний...» —

До рассвета осталось

не больше аршина,—

руки лучей с востока взмолены. Товарищ Подвойский сел в машину, сказал устало: «Кончено... В Смольный». Умолк пулемет. Угодил толков. Умолкнул пуль звенящий улей. Горели, как звезды, грани штыков. бледнели звезды небес в карауле. Дул, как всегда. октябрь ветрами. Рельсы по мосту вызменв, гонку свою продолжали трамы уже при социализме. В такие ночи, в такие лии. в часы такой поры на улицах разве что

разве что поэты одни и воры. Сумрак на мир океан катну́л,

```
Синь.
     Над кострами --
Полволной
        лолкой
            пошел ко дну
взорванный
        Петербург.
И лишь
      когла
          от горящих вихров
шатался
       сумрак бурый,
опять вспоминалось:
                с боков
                    и с верхов
непрерывная буря,
На воду
       сумрак
           похож и так ---
бездонна
      синяя прорва,
А тут
    еще
       и виденьем кита
    Авророва.
Огонь
     пулеметный
             площадь остриг.
Набережные -
            пусты.
И лишь
      хорохорятся
               костры
в сумерках
         густых.
И здесь,
       где земля
                от жары вязка,
 с испугу
       или со льяа.
```

ладони держа

у огня в языках,

солдат.

Вставайте!

Вставайте!

и батраки!

Зажмите,

косарь и кователь, винтовку

в железо руки! Вверх —

флаг! Рвань —

встань! Враг —

ляг! Лень —

дрянь!

За хлебом! За миром!

За волей!

Бери у буржуев

завод!

Бери у помещика поле! Братайся,

дерущийся взвод! Сгинь —

стар.

В пух, в прах.

Бей бар!

Tpax!

Довольно, довольно,

довольно

```
покорность
          нести
              на горбах,
Дрожи,
       капиталова дворня!
Тряситесь.
         короны,
                 на лбах!
Жир
   ёжь
страх
    плах!
Tpax!
     тах!
Tax!
    тах! --
Эта песня.
         перепетая по-своему,
доходила
        до глухих крестьян -
и вставали села.
               содрогая воем,
по дороге
        топоры крестя.
— Ho-
      жи-
          чком
               на
                  месте чик
лю-
    TO-
       rΩ
         no-
            мещика.
Гос-
     no-
        лин
           по-
              мешичек.
co-
   би-
      райте
           веши-ка!
```

Дошло до поры, выxoди, босы, BOC-TDH топоры, подымай косы. Чем хуже моя Нина?! Барыни сами. Тащь в хату пианино, граммофон с часами! Подxoлите, орлы! Будя пограбили. Встречай в колы, провожай в грабли! Дело Стеньки с Пугачевым, разгорайся жарче-ка! Bce поместья богачевы разметем пожарчиком. Подпусть петуха! Подымай вилы! Эх, не потухай,-

петух милый! — Черт ему

теперь родня!

Головы — кочаном.
Пулеметов трескотня сыплется с тачанок.

«Эх, яблочко, цвета ясного.

Бей

справа белаво,

слева краснова». Этот вихрь,

от мысли до курка, и постройку,

и пожара дым прибирала

партия к рукам,

направляла, строила в ряды...

1927

## товарищу нетте - пароходу и человеку

Я недаром вздрогнул.

Не загробный вздор.

товариш «Теодор

В порт, горящий, как расправленное лето,

и входил

Нетте». Это — он.

Я узнаю его. В блюдечках-очках спасательных кругов.

423

разворачивался

— Здравствуй, Нетте! Как я рад, что ты живой дымной жизнью труб, канатов

и крюков,

Подойди сюда! Тебе не мелко?

От Батума, чай, котлами покипел...

Помнишь, Нетте, в бытность человеком ты пивал чай

со мною в дипкупе? Меллил ты.

Захрапывали сони,

кося в печати сургуча,

напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел,

стихи уча.

Засыпал к утру.
Курок

аж палец свел...

кому охота! Думал ли, что через год всего

встречусь я

с тобою с пароходом.

За кормой лунища. Ну и здорово!

Залегла, просторы надвое порвав.

Будто на̀век за собой из битвы коридоровой

тянешь след героя, светел и кровав.

В коммунизм из книжки верят средне.

«Мало ли

что можно

в книжке намолоть!»

А такое оживит виезапно «бредии»

н покажет коммунизма

естество и плоть.

Мы живем,

зажатые железиой клятвой.

За нее — на крест,

и пулею чешите:

это чтобы в мире

без Россий, без Латвий.

жить единым человечьим общежитьем.

В иаших жилах кровь, а не водица.

Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы,

умирая, воплотиться

в пароходы, в строчки

и в другие долгие дела. Мие бы жить и жить,

мие оы жить и жить, сквозь годы мчась. Но в коице хочу—

других желаний нету встретить я хочу мой смертный час

так, как встретил смерть товариш Нетте,

15 июля — 1926, Ялта.

## СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ.

Я волком бы

выгрыз бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым чертям с матерями катись любая бумажка.

Но эту...

По длинному фронту купе

и кают

чиновник учтивый

движется. Сдают паспорта,

ия.

мою

пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта.

К другим — отношение плёвое.

С почтеньем берут, например,

паспорта с двухспальным

английским лёвою. Глазами доброго дядю выев, не переставая

не переставая кланяться,

берут, как будто берут чаевые, паспорт

американца, На польский

глядят, как в афншу коза. На польский—

гіа польский выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости — откуда, мол, и что это за

географические новости. И не повернув головы кочан

и чувств

никаких

не изведав, берут,

не моргнув, паспорта датчан

и разных прочих

шведов. И вдруг,

и вдруг, как будто ожогом,

рот скривило

господину.

господин чиновник

мою берет краснокожую паспортину.

Берет как бомбу, берет —

как ежа,

обоюдоострую, берет, как гремучую

в 20 жал

двухметроворостую. Моргнул

> многозначаще глаз носильшика.

хоть вещи снесет задаром вам. Жандарм вопросительно

смотрит на сышика.

сыщик на жандарма.

С каким наслажденьем жандармской кастой

я был бы

исхлестан и ра́спят за то.

что в руках у меня молоткастый.

серпастый советский паспорт.

советский паспор: Я волком бы выгрыз

бюрократизм. К мандатам

почтения нету. К любым

чертям с матерями катись

любая бумажка. Но эту...

Я достаю

из широких штанин
дубликатом

бесценного груза.

Читайте, завидуйте,

гражданин

Советского Союза.

во весь голос

Первое вступление в поэму

Уважаемые

товарищи потомки!

в сегодняшнем окаменевшем дерьме, наших дней изучая потемки, вы.

возможно.

спросите и обо мне. И, возможно, скажет

ваш ученый, кроя эрудицией

вопросов рой,

что жил-де такой певец кипяченой

и ярый враг воды сырой. Профессор,

снимите очки-велосипед! Я сам расскажу

о времени и о себе.

Я, ассенизатор и водовоз.

революцией мобилизованный и призванный.

ушел на фронт из барских садоводств

поэзии —

бабы капризной. Засадила садик мило

дочка,

дачка,

и гладь — сама садик я садила, сама буду поливать. Кто стихами льет из лейки, кто кропит.

то кропит, набравши в рот —

кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки — мудреватые Кудрейки — кто их, к черту, разберет! Нет на прорву карантина — мандолинят из-под стен: «Тара-гина, тара-гина,

т-эн-н...» Неважная честь,

гтеважная честь, чтоб из этаких роз мои изваяния высились по скверам, где харкает туберкулез, где б... с хулиганом

да сифилис,

агитпроп

в зубах навяз.

и мне бы

строчить романсы на вас.—

доходней оно и прелестней.

Но я

себя

смирял, становясь

на горло собственной песне,

Слушайте, товарищи потомки,

агитатора, горлана-главаря!

Заглуша

поэзии потоки,

через лирические томики, как живой

с живыми говоря. <sup>6</sup> Я к вам приду

в коммунистическое далеко

не так, как песенно-есененный провитязь.

Мой стих дойдет через хребты веков

и через головы поэтов и правительств.

Мой стих дойдет, но он дойдет не так,—

не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит

к нумизмату стершийся пятак и не как свет умерших звезд доходит, Мой стих

трудом

громаду лет прорвет

весомо,

грубо,

зримо,

как в наши дни

вошел водопровод, сработанный

еще рабами Рима, В курганах книг,

похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы

с уважением ощупывайте их.

как старое, но грозное оружие.

Я ухо

словом не привык ласкать; ушку левическому

в завиточках-волосках с полупохабщины не разалеться тронуту,

Парадом развернув моих страниц войска,

я прохожу по строчечному фронту,

Стихи стоят свинцово-тяжело,

готовые и к смерти и к бессмертной славе.

Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло

нацеленных зияющих заглавий,

Оружия любимейшего род,

готовая рвануться в гике, застыла

кавалерия острот, полнявши рифм

одплыши рифм отточенные пики.

Й все

поверх зубов вооруженные войска, что двадцать лет в победах

пролетали, до самого последнего листка

я отдаю тебе,

планеты пролетарий.

громады класса враг он враг и мой.

Отъявленный и давний,

идти

под красный флаг года труда

и дни недоеданий. Мы открывали

Маркса кажлый том.

как в доме собственном

мы открываем ставни.

в каком сражаться стане.

но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,

Мы

Бряцанием боев она врывалась в стих,

когда

под пулями от нас буржун бегали,

как мы когда-то

бегали от них.

за гениями безутешною вловой



```
плетется слава
             в похоронном марше --
умри, мой стих.
               умри, как рядовой.
как безымянные
               на штурмах мерли наши!
Мне наплевать
              на бронзы многопудье,
мне наплевать
             на мраморную слизь.
Сочтемся славою --
                  ведь мы свои же люди.-
пускай нам
           общим памятником будет
построенный
           в боях
                 социализм.
Потомки.
       словарей проверьте поплавки:
из Леты
        выплывут
                 остатки слов таких
как «проституция»,
                  «туберкулез»,
                              «блокала».
Для вас.
        которые
               здоровы и ловки.
поэт
    вылизывал
              чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
               я становлюсь подобием
чуловищ
        ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
               давай
                     быстрей протопаем.
протопаем
         по пятилетке
                     дней остаток.
Мне
   и рубля
```

не накопили строчки,

краснодеревщики

не слали мебель на дом.

И кроме

свежевымытой сорочки, скажу по совести.

Явившись

мне ничего не надо.

в Це Ка Ка

идущих светлых лет.

над бандой

поэтических

рвачей и выжиг, я подыму, как большевистский партбилет.

все сто томов

моих партийных книжек.

1930

### РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,

суматохой явлений день отошел, постепенно стемнев.

Двое в комнате.

.....

и Ленин — фотографией

на белой стене.

в напряженной речи,

щетинка вздернулась ввысь, в склалках лба

> зажата человечья,

в огромный лоб огромная мысль,

Должно быть, под ним

проходят тысячи...

Лес флагов... рук трава... Я встал со стула,

радостью высвечен,

илти.

приветствовать, рапортовать!

«Товарищ Ленин, я вам докладываю

не по службе, а по душе.

Товарищ Ленин, работа адовая

будет

сделана и делается vже.

Освещаем,

одеваем нищь и о́голь, ширится

добыча угля и руды... А рядом с этим,

конешно,

много

разной дряни и ерунды,

Устаешь отбиваться и отгрызаться.

Многие без вас

отбились от рук.

Очень

разных мерзавцев

ло нашей земле по нашей земле и вокруг.

Нету

ни числа, ни клички, целая

лента типов

тянется.

Кулаки и волокитчики.

подхалимы,

сектанты

и пьяницы,---

ходят,

гордо выпятив груди,

в ручках сплошь

и в значках нагрудных... Мы их

всех,

конешно, скрутим,

скрутить

ужасно трудно. Товарищ Ленин,

по фабрикам дымным, по землям,

покрытым

и снегом и жнивьем.

вашим,

товарищ, сердцем и именем думаем.

дышим,

боремся и живем!..»

Грудой дел, суматохой явлений

день отошел, постепенно стемнев. Пвое в комнате.

Я и Ленин —

фотографией на белой стене,

**ЛЕНИНЦЫ** Если блокада нас не сморила, если не сожрала война горяча это потому, что примером, мерилом было слово и мысль Ильича. — Вперед за республику лавой атак! На первый военный клич!--Так велел защищаться Ильич. Втрое. каждый станок и верстак. работу CROIO

увеличь! Так

велел работать Ильич.

Наполним нефтью республики бак! Уголь,

расти от добыч! Так работать велел Ильич. «Снижай себестоимость, выведи брак!» ---

```
гудков
     вызывает
             зыч.--
так
   работать
          звал Ильич.
Комбайном
        на общую землю наляг.
Огнем
    пустыри расфабричь!
Так
   Советам
        велел Ильич.
Сжимай экономией
                каждый пятак.
Траты
     учись стричь.-
так
   хозяйничать
             звал Ильич.
Огнями ламп
           просвердивай мрак.
республику
          разэлектричь,---
так
   велел
       рассветиться
                   Ильич,
Религия - опиум,
               религия — враг,
довольно
       поповских притч.-
так
   жить
        велел Ильич.
Достань
        бюрократа
                 под кипой бумаг.
рабочей
       ярости
            бич,-
так
   бороться
           велел Ильич.
```

```
Не береги
        от критики
                  лак.
пин
  в оправданье
               не тычь.-
так
  велел
       держаться
                 Ильич.
«Слева»
       не рви
              коммунизма флаг.
справа
     в унынье не хнычь,--
так
  идти
      наказал Ильич.
Намордник фашистам!
                    Довольно
                            собак
спускать
      на рабочую «дичь»!
Tak
   велел
        наступать Ильич.
Не хнычем,
          а торжествуем
                        и чествуем.
```

Не хнычем, а торжествуем и чествуем. Ленин с нами, бессмертен и величав, по всей вселенной ширится шествие— мыслей, слов и дел Ильнча.

(1903 - 1984)

#### ВЕСНЫ

На солнышке разбуженные сосны Качаются в полянке голубой — Забытые умчавшиеся вёсны Шеренгами волнуются за мной.

И в памяти всплывают из тумана Давнишние слова и имена, То бурные, как рокот океана, То тихие, как нежная струна.

Я вижу день. Он радостен и светел. Я чувствую лесную тишину. И почки набухающие ветел, И первую бурливую весну.

Не шелестят ни флаги, ни знамена, От песен не хмелеет голова... Не улицы, а лес темно-зеленый Скрывает непривычные слова.

Ах, солнышко.
Оно лучами хлещет.
Оно со мной — в бунтующем огне...
Я слышу: речью радостною плещет
Оратор на обуглившемся пне.

Я вижу: кто-то к солнышку приподнял Веселый развевающийся флаг И кто-то громко крикнул:

— Не сегодня,
НО ЭТО БУДЕТ ТАКІ

Да, это так!.
И слово и винтовка
С тех пор — моя любимая родня,
В лесной полянке — тайная маевка
Родила миру нового меня.

Под пулями сильно штыка решенье, Окопные минуты горячи... В зеленый май Железное крещенье Я с красными получил...

И вот затихли пушечные грозы, Я в гуще неуемного труда. Кричали беспокойно паровозы, И лес везли на стройку поезда.

И ветер шелестел в веріпинах сосен, И ветру было тоже не до сна... И лучшей из монх зеленых весен Была моя Рабочая весна, 1925

# СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Н. Д. Ковригиной

Име снова и снова немыслимо снятся Холодные звезды голодных ночей. Век молодой — сму восемнадцать, Конь молодой — костра горячей. Лесные разведки, за бандой погони, Тайга, откликаясь на выстрелы, стонет... И дырки в папаяхе,

И дырки в папахе, И наше — «Даешь!»,

И — «Врешь, растреклятый, от нас не уйдешь!..» Вокруг полушубка патронная лента, Винтовочный ствол, от мороза мохнатый. И жалобный вояль белика-интервента; В своей же крови заклебнулся, сопатый!

Лежи уж. банлюга, тебя мы не звали... А север раскалывал хвойные дали. А звезлы сияли Наточенней стали... Костер на привале.

Кони устали.

В кармане - крупинки последней махорки.

Па спички, да черствого хлеба полкорки, Па тонкая книжица политотдела...

— Вперед, комсомол, за рабочее дело! А веку, ребята, всего восемналцать!

А нашей сестренке?

— А ей — за семнадцать...

А Якову Блоху семналиати нет...

Семнадцати нет — для бойца не ответ!

 А жизнь-то, ребята... Ужасно богата!

А хлеба, ребята...

 Четверка на брата!.. Вперед за коммуну!..

— По коням!

Ура-а-а!.,

2

И ветер развеял золу от костра.

3

И вот на деревьях, еще полуголых, Отметины пуль затянуло живицей, И вот на голодной скамье совпартинолы Открылись великих дерзаний страницы, В ученье,

> и в спорах, и в помыслах юных

Мы плыли на берег всемирной коммуны, — А жизнь-то, ребята...

Ужасно богата!

А хлеба, ребята...

Четверка на брата!

 Хотя бы полфунта и чуточку щей... - А вытиков, братцы, пора бы взашей! — Кто иытик?

— Ты — иытик!

— Не нытик, а критик, К тому же трезвейший во всем аналитик. Отец мой был кантором...

— Кантор, а сдох!

Ты что-то не то, уважаемый Блох!

Да, были у Якова язвы сомиенья, Но были к тому же четыре раиенья, И пусть в голове у иего «ие того», Мы все же, ребята, любили его.

«Ни пуль, ин мороза, друзья, не боюсь, Вступаю в ряды, за винтовку берусь!..» Но не от пуль И не от мороза — Умер наш Яков от туберкулеза, Умер задиристый, звонкий, веселый, Не кончив ин спора, Ни совпартшколы,

4

...Все чаще и чаще иемыслимо сиится Базар и изпач, как луиа, круглолицый, И ситный духмяный, И дыии в развалс... А мы учились, А мы голодали.

Порой заплетались усталые иоги...
— А Надька, ребята, пошла в педагоги!

— Да ну?— Вот и ну! Показала билет:

Пе-да-го-ги-чес-кий факультет,
— Во!

Да, ситиый духмяный и дыни в развале... А мы учились и голодали.

Вперед за коммуну!
 Даешь коммунизм!

Учись и в работе не гиись, коммунист!..

Мне снится берез белоствольная чаща, И листья годов облетают, шурша... Наденька, Надя, А юность-то наша, Ей-богу, была хороша!

# БАЛЛАДА О МЕЧЕ

(Быль)

1958

Был у России старый герб — Орел когтистый и эловеший; Над сонью изб, над синью верб Чернели эти когти — клеши. И вот, когда пора пришла, И с Зимиего, И с башии Спасской Мы сбросили того орла, Простясь с гербом России парской,

Зовет друзей Ильич и слово К ним держит:
— А у нас — изъян:
Нам нужен герб России новой — Страны рабочих и крестьян!.,

Вот дан художнику наказ: Нарнсовать к таким-то срокам Проект герба: И обы бом светлым герб у нас. И белый ватмана кусок Был разрисован в иужимй срок; Художник Ленину творенье Свое

несет на утвержденье. Герба рисунок — как литой, Как росы — свеж, как утро — молод: Среди колосьев — серп и молот И —

меч с насечкой золотой!

Берет рисунок осторожно Ильич.

иа стол кладет его; Свое скрывая торжество, Слов одобренья ждет художник, Ильич рисунок так и сяк Рассматривает соразмерно, Подносит к лампе:

— Так, так, так!

Идея выражена верио. Но—это что? Зачем вот это? — Ильич промолвил не спеша, И острие меча задето Вмиг острием карандаша. Ну, серп, иу, молот. И колосья... Поиятеи замысел и прост. Но меч зачем? Сюда он врос, Что камень в проэслень покосья. О камень, надо понимать, И косу можно обломать!

Художник бледен: «Вот позор!...» Вступает Свердлов в разговор:
— Великоленный герб, красивый, И серп, и молот — нам слуга, И серп, и молот — нам слуга. Мол, мы страшны своим врагам, Мол, мы страшны своим врагам, Мол, мы сильны, дерзаем, смеем, Имеем и военный дар. И отразить всегда сумеем Мечом зловражеский удар...
— Благодарю за разъясненые! — Ильич смеется.

И — всерьез:

— Насчет врагов — другой вопрос,
Но меч тут лишний, тем не менее.
Да, батенька, ндет война:
Велогвардейщина, Антанта....
Но ведь когда-нибудь да встанет
На рельсы мирные страна?
И если, в сущности, в детали
Чуть вникнуть — меч тут ни при чем:
Ведь государство мы создали
Не для брацания мечом?

Расстроен намертво художник, Он голос робкий подает:
— Да, вы правы... На то похоже — Мой герб не тот, совсем не тот!
— Нет, почему же? Герб оставим, Но это... Пусть глаза не ест! — И на мече Ильмч поставил Карандашом солидный крест!

\* \* \*

Да, по России шла война, война из юге, на востоке, В тифу, в дыму, в боях жестоких Рождалась новям страна. Дымились кровью наши реки, Был кровью наши реки, Был мирика в те дин навеки Был мирикай герб наш утвержден! 1960

#### мои октябри

(Отрывки)

Был взлет ее яростно светел: В знаменах, в порыве, в огие. А я Революцию встретил Мальчишкой в лесной стороне.

Был где-то Октябрь разузорен Матросскою бравой братвой: Шла битва, и выстрел Аврорин Сигиально гремел над Невой.

Не звоном глухим колокольным, А лязгом стальных якорей Рождалась в бушующем Смольном Эпоха монх Октябрей.

Там своды гудели бедово, Кипели — и ярость, и страсть; Там Ленина дерзкое слово Открыло Советскую власты!

Мальчишки, мальчишки, мальчишки, В труде утопив озорство, Мы знали о всем понаслышке (Не знали, верней, ничего!).

Небесная хмарь навесная На землю угрюмо легла. И станция наша лесная, Казалось, спокойно спала.

Тянуло метелью с болота, Твердел на речушке ледок... Будил нас и звал на работу Охрипший деповский гудок.

А только в рабочих казармах Все было — и так, да не так. И нет на перроне жандарма, И красный полощется флаг.

Чугунки петляющий желоб. Подъем. Переезд. Поворот... И вот он — голодный, тяжелый, Как смерть — восемнадцатый год.

3

Пылают кроваво закаты, Составы на север идут... Солдаты, солдаты, солдаты В теплушках «Варяга» поют.

Лесов пулеметная лента На дальней каемке зари. В Архангельск пришли интервенты, Чтоб наши убить Октябри.

Забыты кронциркуль и книжки. Вперед — в огневой горизонт! — Деповские наши мальчишки С отцами рванули на фронт.

Летели седые метели, Гремели лесиые края. И падали старые ели, И папали наши друзья.

Все было: и смерти мгновенья, И ярость святая в груди, И холод, и голод, и рвенье, И радость побед впереди.

В двадцатом — промчались по чащами Повержен навязчивый враг! Пылал над Архангельском нашим Багорный, как зарево, флаг!

4

Гудки паровозные глухо Ложились на мерэлую гать. Врагов мы сломили. С разрухой Нас Ленин позвал воевать.

А время экспрессами мчится, Быстрей и быстрей, что ии час... Учиться, мальчишки, учиться! — Мы партии слышим наказ.

Учились, страдая и строя, С отцами в строительство шли, И первые тракторострои Украсили лоио земли.

Мужали мальчишки упрямо С огием комсомольским в груди. За нашими Октябрями Весь мир неотступио следил...

# Hедолонов

(1914 - 1948)

# моя родословная

Черная судьба моих отцов прямо начинается от бога. По путям разбуженных ветров ты ушла, слепа и босонога, от любви. от жизии. от людей в тяжкие потемки — без возврата праведным носителем идей рыжего Никиты Пустосвята, Это все — трагедия твоя. И, жнвя за склонами Урала, ты слагала песни про края, где твоя весна не умирала. Кто она? Кому она сродни?

...Воды протекли, Встают в тумане желтые снвушные огни. Песни о Степане-атамане. Заговоры. Лобные места. Царские парады. Эшафоты. Золото священного креста н орлов недвижные полеты, Так туман сгущается, и в нем. растеряв путн свои косые, подвигами, войнами, огнем бредит деревянная Россия. Но в ответ из вытравленной мглы только вой полуночного волка... 450

Где твои двуглавые орлы?
 Гле твоя тупая треуголка?

...Осень. (И ленинская рука над башней броневика!)

Сиова воды утекли в моря; и передо миюю, увядая, встала родословная моя стреляная, битая, худая, бородой поросшая, в дыму, вышла на дорогу — на прямую...

Что от родословиой я приму? Что для светлой радости приму я?

Я приму лишь только цвет крови, только силу, только звезды мира. — Ты меня на битву позови,это будет именно для мира. Я возьму товарищей, свиица, хлеба фуит и песеику поэта. У моих товарищей сердца -из железа. радости и света. Мы возьмем свое наверняка! Мы пройдем с большим огием заряда по путям последиего парада!

Дайте башию для броневика! Возникайте, бури, если иало!

#### ВОСПОМИНАНИЕ

Матери посвящаю

Я помню двадцатые годы: стаиица, за садом — река; ее беспокойиые воды багровыми были слегка.

Тогда от Раздор до Ростова летучие банды Красиова, как хищиме птицы, несли и страх и погибель земли.

Но брат мой ушел к партизанам, а через иеделю всего дороги покрылись тумаиом — красиовцы поймали его.

Летучие хищные птицы, в долиие оставшись одии, иа пятой версте от станицы его расстреляли они...

И я вспоминаю ночного осокоря скрип на ветру, за окнами злого, степного, летящего снега игру.

И синюю дымку рассвета, и брата, что умер в бою... То было когда-то и где-то, у детства на самом краю.

#### ЗАВЕЩАНИЕ

(Отрывок)

...Бьют копыта времеи! И путями сердцебиенья, Площадями Восстаний проходит Мое Поколенье, потрясая богов тишиною и бурей земною. Пепел трех поколений летит и звенит надо мною, над водою морей, над людьми, над сырыми полями. Пепел трех поколений летит мировыми путями.

...Может, песни аабудутся. Но следы Моего Человека будут ясно видны под звездой двадцать пятого века.

Это будет в стране не забытого мною потомка...Он найдет мой скелет. Поразмыслит. И скажет негромко после опытов длинных, познавши строенье скелета, что широкую кость только можно найти у поэта. И прибавит, взглинувши на череп холодного цвета, что глаза мои были глазами большого поэта.

Ну, так что ж еще надо мне?

В середине двадцатого века быот копыта времен над судьбой Моего Человека!

#### знамя

Быть беде!
 Подыматься бурям! — восклицают дворцы. И вот время пыток.

нагаек, тюрем по России, хрипя, ндет. — Быть беде! — восклицают боги. — Быть беде! — повторяют дни. И встает посреди дороги песня:

Но прямым перекором ночи, у империи на краю, слышно: сормовские рабочне поднимают песню свою, и летит она пеустанно сквозь казациих застав редуг, песню ту подкратив, навнововознесенские ткачи помот.

«Боже, царя храни...»

И летит она, молодая, божьты пениям вопреки, вдоль ночей, на донецкие рудинки, на москоеские баррикады, на огоосеские баррикады, на огоосеские баррикады, на огоосеские баррикады, на огоосеские баррикады, нам сегодия припомнить надославу павших в бою имеи.

— Встаньте, наши отцы! Пред вами, сочетая железный ряд, с обнаженными головами на ветру сыновыя стоят, наши отцы! Над вами, чуть касался, на весу, под неслышными облаками, гремит

Вы лежите, отдавши силы во бессмертие всех боев. Вашу почесть хранят могилы, горем полные до краев.

Это вы через все облавы сонных сумерек пронесли знаменитоо знамя славы на равинны большой земли.

Мы его к городским заставам, колькая, несем в руках по московской веспе, по травам, закипающим на дождях. Так на всех площадях столицы, проплываючи без конца, первомайские быот заринцы, брызжет солице, поот сераца!

# СВОБОДА

После грозного ненастья, После скорби долгих лет— Полный братского участья, Неизведанного счастья, Засиял своболы свет.

Стихли ропот, голос стона, Гнев молчание хранит. У поверженного трона Драгоценная корона Смятым чепчиком лежит.

Потряслися тюрем своды, Двери сорваны с петлей, Где поборники свободы Выносили стойко годы Пытки диких палачей.

Льются радостные звуки, Не смолкая, там и тут. Это дети слез и муки В отворенный храм науки Беспрепятственно идут.

Всех зовет их светоч знанья С лаской матери родной; Всюду праздник, ликованье. Краше нет переживанья Дней свободы дорогой!

1918 или 1919

# привет 7 ноября 1919 года

Века в оковах и плену Посредством виселиц и стали Владыки грозные держали Порабощенную страну—

Детей труда и нищеты, Гася в них мысли и мечты.

Но этот дар не потушить Ни лютой казнью, ни тюрьмою, Ни замуравленной стеною. Они должны и будут жить,

Шумя потоком вешних вод, Зовя всех страждущих вперед!

И, слившись в бурный океан, За скорбь, обиды и гоненья Рабы восстали для отмщенья, Сметая все, как ураган,

И разом дрогнул старый мир, Разбит насильников кумир.

Дыханьем радостным весны На счастье русского народа Пришла желанная свобода, Воскресли рыцари-сыны.

Забыты скорбь и рабский страх, Вся власть и право в их руках.

Пусть враг еще не сокрушен, Он львицей раненою рыщет, Предателей отчизны ищет,— Но авон червонцев не силен. И тает медленно их стан, Как в утро раннее туман...

Еще нажим, еще напор Несокрушимой рати властной — День воли, радостный и ясный, Безгранный мировой простор

Зальет потоками лучей На благо вечное людей!

7 ноября 1919

(1892-1956)

\* \* \*

Октябрьский ветер стонет глухо Над перекрестками дорог, Бредет ворчливою старухой, Усталым шагом дряхлых ног.

Рукой морщинистою шарит В шершавой заросли кустов И в околдованном угаре Рвет с воем телефонный столб...

Раскачивает ставень сбитый, И с хохотом стучит в окно, И с дикой злобой гложет плиты В ночь настороженной Страстной.

И суетливо шепчет в уши Красногвардейцу на углу: — Товарищі.. Слушай, чутко слушай Вокруг глухую, злую мглу... 1919

#### ОКТЯБРЬ

Это ты, синеблузый, миллиописогловый!.
От стен селеющего Кремля
Под грузной поступью тяжелой
Закачалася земля..
И, забыв о молитвах и книгах Будды,
Магомета, Христа и прочих,
Вслушиваются страны в ураганные гуды
России рабочей.

И рышет по дорогам Европы, Не смыкая в огие воспаленных вежд, Голодный миллиардоротый Ропот, И бьется в городах громоголосый Мятеж... Знаю; задыхается сердце Венгрии стоном, Знаю: когтистой окровавленной лапой Смят, сдавлен порыв Неаполя,—
Но вздрогнул трон золотого Дракона!

Но всюду, в судорожно извивающихся пожарах, В дыму Нью-Йорка, Токно, Парижа, На лондонских туманных тротуарах, На древнеримской мостовой — Октябрь, взор пламенеет твой!.. И мускулы и блуза к блузе ближе...

1920

#### СДВИГ

Сдвиг просветленный славя, Душа не приемлет покоя. В. Александровский

Это мы, это мы вскинем Сегодня Грядущему мості.. Солнце в бездонности синей — Наш пылающий мозг...

К нам, к станкам, аппаратам!.. Партия мозолистых рук, Слышишь: верным братом Отзывается Запад и Юг.

Там, где под бег олений Северные огни цветут, О Коммуне, о Марксе, о Ленине Заговорил якут,

И китаец к плечам Урала Взором раскосым приник: Интернационала Поступь завидел старик.

В Америке, Англии, Франции, В мире звучит о труде Аппаратами радиостанций Марсельеза наших сердец.



Бросим зовы в ток Эдисона: И Австралии в огне гореть, Африка знойно-сонная Впишет в знамена «Со-Ре»...

«Сдвиг просветленный славя», Старое рушь и жги! Все низвергающей лавой В мире наши шаги.

1920

#### из поэмы «РОССИЯ»

Х

В язвах, в тифу, в холере — Тысяча сотый день... Но чем же, чем измерить Пройденных высот ступень?!.

Мускулы голод гложет, Сердце на знойном костре... Но первым камнем заложено Грядущее в Октябре...

Сравнивайте и мостите Пропасти наций и рас! Евангелие старых истин Срывайте с прозревших глаз!..

Сердце кричать не устанет, Ураганами не задушить Ползающий крик восстаний И взлет окрыленной души.

Сердцем Интернационала — Кремль, Красным исходом — Москва. Как в море, в мире не дремлет России Девятый Вал...

Октябрь 1920 — август 1921

(1887-1938)

Вспыхнуло вешнее пламя, Степи да небо кругом. Воля, не ты ли над нами Машешь высоким крылом?

Шире лесные просторы, Ярче просторы земли, Новые речи и споры В поле жнецы повели.

Хижина светом объята, Радость, как брага, хмельна. Ходит по розовым хатам Новая сказка — весна.

Стану сейчас на колени. — Вольная, слава тебе! Светлые вешние тени Ходят по новой избе.

# **УРОЖАЙ**

Рожь шумит высоким лесом, Нынче весело полям. Солнце красное воскресло, И идет, и светит нам.

Утро синью напоило
Наш ржаной медовый край.
— Выходи, ржаная сила,
Жать богатый урожай!

Синь — косой раздайся шире, Сытой грудью развернись. Мы не даром в этом мире Спелой рожью поднялись.

Не поймать седому долу Песню красную в полон. Нива колосом тяжелым Бьет косцу земной поклон.

Завтра рожь под дружным взмахом Ляжет в длинные ряды, И придется сытым птахам На ночлег легеть в скирды.

Рожь вскипела, зазвонила, Взволновала сытый край, — Выходи, ржаная сила, Жать богатый урожай!



# —Пастернак

(1890 - 1960)

### КРЕМЛЬ В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА

Как брошенный с путн снегам Последней станцией в развалннах, Как полем в полночь, в свист и гам, Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом в упадке сил С тоски взывающий к метелице, Чтоб вихрь души не угасил, К поре, как тьмою все застелется.

Как схваченный за общлага Хохочущею вьюгой нарочный, Ловящий кистн башлыка, Здоровающейся в наручнях.

А иногда! — А иногда, Как пригнанный канатом накороть Корабль, с гуденьем, прочь к грядам Срывающийся чудом с якоря,

Последней ночью, несравним Ни с чем, какой-то странный, пенный весь, Он, Кремль, в оснастке стольких зим, На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом, Как визьонера дивинация<sup>1</sup>, Несется, грозный, напролом, Сквозь неистекший в девятнадцатыи.

Под сумерки тебе в окно Он всею медью звонниц ломится. Боится, видно,— год мелькиет,— Упустит и не познакомится.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Визьонер — человек, у которого бывают дивинации, то есть видения.

Остаток дией, остаток вьюг, Сужденных башиям в восемнадцатом, Бушует, прядает вокруг, Видать — не наигоалась насыто.

За морем этих иепогод Предвижу, как меня, разбитого, Ненаступивший этот год Возьмется сызнова воспитывать.

1922

# высокая болезнь

(Отрывок)

...Чем мне закончить мой отривок? Я помню говорок его Пронзил мне искрами загривок, Как шорох молиьн шаровой. Все встант с мест, голазами втуне Обшаривая крайний стол, Как вдруг он вырос на трибуне, И вырос раньше, чем вошел. Он проскользнул неуследимо Скюзь строй препятствий и подмог, Как этот, в комнату без дыма Грозы влетающий компараты с дама гото, в комнату без дыма Грозы влетающий комо.

Тогла раздался гул оваций, Как облегченье, как разряд Ядра, не властного не рваться В кольце поддержек и преград. И он заговорил. Мы поминм И памятники павшим чтнм. Но я о мимолетном. Что в нем В тот миг связалось с ими одини?

Он был как выпад на рапире. Гонясь за высказанным вслед, Он гнул свое, пиджак топыря И пяля передки штиблет.

Слова могли быть о мазуте, Но корпуса его изгиб Дышал полетом голой сути, Прорвавшей глупый слой лузги. И эта голая картавость Отчитывалась вслух во всем, ... Что кровью былей начерталось: Он был их звуковым лицом. Когда он обращался к фактам, Он знал, что, полоща им рот Его голосовым экстрактом. Сквозь них история орет. И вот хоть и без панибратства. Но и вольней, чем перед кем, Всегда готовый к ним придраться, Лишь с ней он был накоротке, Столетий завистью завистлив, Ревиив их ревностью одной, Он управлял теченьем мыслей И только потому — страной.

Я думал о происхожденье Века связующих тягот. Предвестьем льгот приходит гений И гиетом мстит за свой уход.

1923 (1928)

# к октябрьской годовщине

(Отрывок)

3

...Густая слякоть клейковиной Полощет улиц колею: К виновному прилип иевинный, И день, и ночь, и даль в клею.

Ненастье настилает скаты, Гремит железо пласт о пласт, Свергает власти, рвет плакаты, Натравливает класс на класс, Костры. Пикеты. Мгла. Поэты Уже печатают тюки Стихов потомкам на пакеты И нам под кету и пайки.

Тогда, как вечная случайность, Подкрадывается знма Под окна прачечных и чайных И прячет хлеб по закромам.

Коротким днем, как коркой сыра, Играют крысы на софе И, протащив по всей квартире, Укатывают за буфет.

На смену спорам оборонцев — Как север, ровный Совнарком, везбрежный снег и ночь, и солнце, С утра глядящее сморчком.

Пониклый день, сырье и быдло, Обидных выдач жалкий цикл, По виду — жизнь для мотоциклов И обданных повидлой игл.

Для галок и красногвардейцев, Под черной кожи мокрый хром. Какой еще заре зардеться При взгляде на такой разгром?

На самом деле ж это — небо Намыкавшейся всласть зимы, По всем окопам и совдепам За хлеб восставшей и за мир.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Обороны в — так пазывали сторойшков оппортунистыческого течения в радах II Ингерпационала в годы первой мировой войны. В России русскими оборощами называли правых всеров, меньшеново и их союзинство — все они выступали в поддержку дозунга Временного правительства о сващите отчества» и оsoйне до победного конказ. Возышеник во таке с В. И. Ленисии правили предуменность образовать правительства и в облу против утистаться, за социалистическую революцию в интерескат уруамого народа.

На самом деле это где-то Задетый ветром с моря рой Горящих глаз Петросовета, Вперенных в небывалый строй,

Да, это то, за что боролись. У них в руках — метеорит, И будь он даже пуст, как полюс, Спасибо им, что он открыт.

Однажды мы гостили в сфере Преданий. Нас перевели На четверть круга против зверя. Мы — первая любовь земли. Ноябрь 1927

\* \* \*

Ты рядом, даль социализма. Ты скажешь — близь? Средь тесноты, Во вия жизин, где сошлись мы, — Переправляй, ио только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий, Страиа вне сплетен и клевет, Как выход в свет и выход к морю, И выход в Грузию из Млет¹,

Ты — край, где женщины в Путивле Зегзицами<sup>2</sup> не плачут впредь, И я всей правдой их счастливлю, И ей не надо прочь смотреть.

Где дышат рядом эти обе, А крючья страсти не скринят И не дают в остатке дроби К беде родившихся ребят.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Млеты — селение на Военно-Грузинской дороге, за Креетовым перевалом.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Зегзица — кукушка (имеется в виду плач Ярославны из «Слова о полку Игореве»: «Полечу, речё, зегзицею по Дунаеве»).

Где я не получаю сдачи Разменным бытом с бытия, Но значу только то, что трачу, А трачу все, что знаю я,

Где голос, посланный вдогонку Необоримой иовизие, Весельем моего ребенка Из будущего вторит мне.

## ПРАВЛА

Чего бы вздориого кругом Вражда ни говорила, Ни в чем не меряйся с врагом, Тебе он не мерило.

Ни с кем соперничества нет, У нас не поединок. Полмиру затмевает свет Несметный вихрь песчинок.

Пусть тучи пыли до небес, Ты высишься над прахом. Вся суть твоя — противовес Коричневым рубахам.

Ты взял над всякой спесью верх С того большого часа, Как истуканов ниспроверг И вечностью запасся,

Пусть у врага винты, болты, И медь, и алюминий. Твоей великой правоты Нет у иего в помиие.

8 октября 1941

Заколдованное число!
Ты со мной при любой перемене.
Ты свершило свой круг и пришло.
Я не верил в твое возвращенье.

Как тогда, четверть века назад, На заре молодых вероятий, Золотишь ты мой ранний закат Светом тех же великих начатий.

Ты справляешь свое торжество, И опять, двадцатипятилетье, Для тебя мне не жаль ничего, Қак на памятном первом рассвете.

Мне не жалко незрелых работ, И опять этим утром осенним Я оцениваю твой приход По готовности к свежим лишеньям,

Предо мною твоя правота.
Ты ни в чем предо мной не повинно,
И война с духом тьмы неспроста
Омрачает твою годовщину,

6 ноября 1942

(1899---1951)

## путь в горы

Поля бурьяном зарастали, И зверь по чащам ликовал. И мы пришли — зубцами стали Плуг овы и степи запахал.

Живое солнце в красных жилах Дробило землю на куски, Отцы ворочались в могилах, Колосья вспухли, как соски.

Мир раскаленный был враждебен, Спала машина в недрах руд. Но человек родился гневен — Его путь в горы долог, крут. 1918—1921

Поэнаны нами тайны вселенной, В душах тревога молчит. Мы осушили небесные бездны, Солние слова говорит.

Полон восторга пламенный город — Люди, машины, цветы... Каждый сегодня богом быть может, Солнце над каждым горит.

Медный гудок заревел над планетой, Пространства, подъемы нас ждут. В жизни бессмертной, как в песне неспетой, Звезды звенят и поют. Солнце мы завтра расплавнм, Выше его перекинем мосты. Как песком, мы мирами играем, Песию мы слышнм тнхой звезды.

1918-1921

### СУДЬБА

В звездной безутешной смертной тишние После ветра, после птицы мы родились на земле... Чуть в неуловнмой тнхой вышине Радуется-стонет песня на селе.

Вечность мы обнимем вечером рукою, Девушку испуганную, утрениюю тень. Выйдет солице громкое над большой рекою, Никогда не смеркиется наш великий день,

Музыка на празднике гибелью гремит: Кинулись товарищи в улицы на бой. Далеко, за гибелью, спасенье летит С пополам разрублениой, коиченой судьбой.

> Мы пройдем тебя до края, Небо, тайна голубая. Мы любовь, мы — мысль вселениой, Звезд зовущнх странник плеиный.

Мы идем в теминцы тайные, Там красавица печальная Не дождется часа светлого, Будто песнь, никем не спетая.

1918-1921

\* \* \*

## КРАСНАЯ ПЛОШАЛЬ

Знамен кровавых колыханье На бледно-синих небесах, Их слов серебряных блистанье В холодных и косых лучах.

Рядов сплоченных шаг размерный, И строгость бледио-серых лиц, И в высоте неимоверной Гудение железных птиц.

Не торжество, не ликованье, Не смехом брызжущий восторг — Во всем холодиое сознанье, Железный, непреложный долг.

1918

Горят все в золоте ручьи, Бегут, гремят, звенят весною, На кочках черные грачи Кричат, ругаются с водою.

Уж в глубине дворов везде Снег почернел, ослаб и тает; Мальчишки, по пояс в воде, Галдят, грачам ие уступая;

Все льет, и хлещет, и горит Неизъяснимыми огиями, И все поет, все говорит, Все полно голубыми диями. Весиа, вся в ярко-голубом, На тоиком на девичьем стане, За оглушительным стаиком Ткет ослепительные ткани.

Ой, как играют, как сиуют Повсюду золотые инти, Как хочется на вольный труд, На солице из подвала выйти.

Пусть жаром вешиего огия Лучи проинзывают тело — Как высь, как жизиь кругом меня, Как жизиь моя заголубела!

## ПОЛЕТЫ РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ

Я с детства рвался плавать в небе, В недостижимой вышине. Но мысль зулящая о хлебе Подтачивала крылья мие. Бывало, стисиет сердце злоба, Сомиет бессильная тоска — И вдруг сорвутся крышки гроба, И гроб летит за облака. Я забывал нужду и горе. Что слаб, заброшен, бос и гол, И плавал, плавал на просторе Средь голубых и ясных волн. Со мною облака и звезды. Во мие поют, звенят миры... Но редок, резок вольный воздух Для жителя гиилой иоры --И я с звенящей звездной выси На землю упадал стремглав, И нудных календарных чисел Меня охватывала мгла. Я зубы стискивал до боли, Когда наваливали груз, А в уши пела синей волей Звездами краплениая грусть. И вот теперь, когда пропеллер Вдруг затрешит нал головой.

Я рад, как будто сам все сделал «Своею собственной рукой». Как будто сам приделал крылья, Ввинтил вигты, связал концы, Чтоб вам без страха и усилья Лететь на зведлые венцы. Лететь на зведлые венцы. Лететь на зведлые венцы. На марс, на Орнон, на Льва — Но чтоб дышали вольно груди, Чтоб не кружилась голова. Спознайтесь вы с каукой горлой, Как спознавлись с молотком, И в вольном небе стойте твердо, Как у себя за верстаком.

1923

Портретов Ленина ие видио: Похожих не было и нет. Века уж дорисуют, видно, Недорисованный портрет.

Перо, резец и кисть не в силах Весь мир огромный охватить, Который бьется в этих жилах И в этой голове кипит.

Глаза и мысль нерасторжимы, А кто так мыслию богат, Чтоб передать непостижимый, Века проинзывающий взгляд?

1924

## РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Бери любую погоду из всех залежалых погод. На обморок пуль и крови идет девятнадцатый год. Земля - темнота преисподией, на иебе - ни огонька, У нас выпадали зубы с полуторного пайка. Тогда миллноны шатались, словно пижона трость, Ты в гроб пойдешь - не увидишь, что видеть нам довелось!

Я всякую чертовщину на памяти разотру, У нас побелелн волосы, бубновые на ветру, Нам крышей служило небо, туманы с боков и мгла, Мы пили такую воду, которая камень жгла. Мы шли от предгорий к морю — нам вся страна

отдана,

Мы ели сухую воблу, какую не ел сатана! Из рук отпускали в руки окрашенный кровью стяг, Мы столько хлебнули горя, что горе земли - пустяк! И все-таки, все-таки все-таки нас ветер не доконал, Ты в гроб пойдешь и заплачешь, что жизии такой ие знал!

Не верь ни единому слову, но каждое слово проверь, На нас налетал ежечасно многоголовый зверь. И всякая тля в долине на сердце вела обрез, И это стало законом вечером, ночью и днем, И мы подинмали снова винтовки наперевес, И мы говорили: «Ладно, когда-нибудь отдохием!» Берн запоздалое слово и выпей его до диа, Коль входит в историю славы — единствениая страна. Ты видишь — она открыла прекрасную яшму лугов. Но ненависть ставь сначала, а после веди любовы! Проверьте по документам, которые не солгут,-Невиданные однолюбы в такое время живут. Их вытянула эпоха, им жизнь и смерть отдана, Возьми это верное слово н выпей его до диа! Стучи в наше сердце, ненависть! Всяк ненависть

ошетинь.

От нас шарахались волки, когда мертвецы почти Тряслись по глухому снегу, отбив на смерть потроха. Вот это я поннмаю, а прочее — чепуха! Водги покомучали: «Амба!» —

«Полундра!» — сказалн мы, И вот провели Эпоху среди черноземной тьмы. Зеленые, синне, белые — всякому козырю

озырю в масть.

Но мы отстоялн, товарищ, нашу

Советскую власть.

1930

Потомкам пригодится. Не откниут Свидетельство мое земле отцов О том, что не было ранений в спину У нас, прошедших бурей молодцов. Мы, сыновья стремительной державы, Искровянили многоверстный путь. Мы - это фронт. И в трусости, пожалуй, Нас явно невозможно упрекнуть! Мы знали наше воннское дело, И с твердостью, присущей нам одинм, Мы нагрузили сердце до предела Великолепным мужеством своим. Была зима. А снег валился талым. Была зима - и не было зимы,-Все потому, что досыта металлом Расплавленным поилн землю мы. Как памятинки, встанем над годами, Как музыка -- на всех земных путях... Вот так боролнсь мы, и так страдали, И так мы воевали за Октябры!

1932

# МАТРОС В ОКТЯБРЕ

Плещет лента голубая— Балтнки холодной весть. Он идет, как подобает, Весь в патронах, в бомбах весы Молодой и новый. Нате! Так, до ленты молодой, Он идет, и на гранате Гордая его ладонь.

Справа маузер и слева, И, победу в мир неся, Пальцев страшная система Врезалась в железо вся!

Все готово к нападенью, К бою насмерть... И углом Он вторгается в Литейный. На Литейном ходит гром.

И развернутою лавой На отлогих берегах Потрясенные, как слава, Ходят молнии в венках!

Он вторгается, как мастер, Лозунг выбран, словно щит: «Именем Советской власти!» — В этот грохот он кричит,

«Именем...»
И, прям и светел,
С бомбой падает в века.
Мир ломается.
И ветер
Давят два броневика.

1933

# день второй

Промчался день, и ночь упала, И на земле зажглась звезда, Вокруг «Авроры» закипала Темно-свинцовая вода.

И кто-то вдруг ее разгладил, И начался не за горой, А здесь, в грозовом Петрограде, Великой эры день второй.

И широко врывался в семьи, В дома его могучий свет, А чтоб штыки вонзились в землю— О мире принят был декрет.

О выре привыт овы деврет.

Потом летел он через горы,

За перевал, за перевал,—

Ведь тем же днем радист

с «Авроры»

Его — всем! всем! — передавал.

#### ШЕЛ ОКТЯБРЬ

Шел октябрь. Небо тучами черными хмурил... Лес раздел, обнажил, оставляя голье. ...Революция — ветер. Революция — буря.

Революция — сердце мое!
Ты водила меня и друзей по лесам и завалам, Страшной огненной бурей, метелью слепила и жгла. И порой, Революция, нелегко мне бывало. Ла. бывало.

Да, оявало. А ты, Революция, шла. По болотам, трясинам. Я не знаю, как выжил, как выжил, По такому бесклебью, безводью, По такому огню, как в аду, Я твое, Революция, ния На дорогах мие памятных выжег, И его я на мурманских солках, На карельском граните найду.

И у стен Ленниграда, на Севере дальнем, в Норвегах, Возле стен Киркенеса, у фьордов, холмов или гор Я видал, Революция, как ты шла под отнем Впереди по глубокому. Серей открывали простор, И тебе ледовитые горы везде

. . .

Это ты, как положено, воинской славой героям, В неисинсленных битвах И схватках с врагами Мужала, росла, Стят багровый, Горящий от моря до моря, Это ты над полками несла, Это ты над полками несла.

Начало 60-х гг,

## РОВЕСНИКАМ

Семиадцатилетине мальчики, Вы запомнили пули и топот, Те дороги, которые юноссть, Как дружную песню, вели, В полуиочных разведках, В перестрелках накопленный опыт. И вечерние дали

Знаю, в Смольном тогда Вы стояли в иочном карауле, И Ильну, улмбаясь, Встречал из-за Нарвской ребят. Наша юность прошла, Эти годы давио промелькнули, Но они посейчае в нашем сердце Немолчно гудят.

Вместе с иами росли И деревья высокого сада. Мы ие знали тоски, Но кипело волиеные в крови... Вечерами теснятся дожди, На рассвете приходит прохлада, Поколение наше, Ты меня трубачом назови,

Барабанщиком ставь В ряд большого пехотиого строя. Я учу тебя песням. Выдай на руки нимче ж ружье, Чтобы вместе с тобой По равиниам грядущего боя На октябрьской заре Пробивалося сердце мое,

То — совсем поутру, то — в двенадцать часов пополуночи, Проходя по путям, Под раскаты грохочущих труб, Я опить узнаю тех, которые больше не юноши, — Мужская упрямая складка Легла возле губ.

Я их вновь узнаю Среди сабель и пик эскадронов, В тихом дие типографий И в сумраке угольных шахт, Прохожу торопясь, Только за плечи запросто тронув, Как в походном строю, По команде равняя свой шаг,

Сразу буря берет нас И снова выносит на берег Пятилетки, труда И заводских ударных бригад, Поколение наше Берет все барьеры Америк, Сто дорог впереди, Ни одной не осталось назад.

Но, ровесники бури, Сыновья трудового народа, Если грянет война И в полях заклубится метель, Мы готовы опять К перестрелкам большого похода, Мы начистим штыки И привычно скатаем шинель.

# с тобой

Над городом стыли метели, Горели костры на углу, Баяны рабочей артели Будили вечернюю мглу. Опять загудели моторы,— Не так ли и в те-то года Вздымалася слава, которой Уже не забыть никогда.

Ты вспомнишь: туман спозаранку, Огни запричаленных барж, Заставы ведут Варшавянку— Трехкратного мужества маршь

Ты вспомнишь знамена над Пресней, Бастующих станций огни... Опять захлебнулися песней Твои пролетевшие дни.

Птенцы, что ходили с «Авроры», Когда подымался прибой, В спаленные бурей просторы,— Родимые братья с тобой.

Где берег лег узкой полоской, Немало в дыму боевом Парней с бескозыркой матросской, С простым комсомольским значком.

Встает молодая эпоха. Походная слава горда. Опять под тальянку, под грохот Идут ветровые года.

# 1925, 1937 ОКТЯБРЬ

...И снова этот город дымный, Грохочущий в стихе моем, Каким он был, когда над Зимним Перекликался Октябрем.

Мы выросли в крутые годы, Когда, стряхнувши груз невольный, Сталелитейные заводы Уже равнялися на Смольный, Тогда качалася земля, Покорна радио Кремля.

И помним: проходили рядом В просторы трех материков Красногвардейские отряды И эшелоны моряков.

Тогда сердца стучали звонче, Дробился грохот батарей, Но ветер был упорным кормчим В распутьях северных морей,

Прожектора глядели зорко, За ними шли на поводу Полки, тонувшие в махорке, В густом пороховом чаду.

Когда Германия взметнулась, Штыки взъерошились, как шерсть. О, если бы такую юность Еше однажды перенесть.

Но на сталелитейном нынче Наш ветер ширится, звеня. Он каждой гайкою привинчен К заботе булничного дня.

И так же в полдень полноводный, Охватывая города, Октябрь! врезается сегодня Твоя железная страда,

1925-1931

# ЗА НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ В ПЕРВЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ

Ночь исторической была, Ее в веках гремела слава, Она костры кой-где зажгла, И сохранить чуть-чуть тепла Решила Нарвская застава. Уж очень холодно сейчас. Едва лишь выйдешь, ветер сразу В балтийский холод тащит нас, Не подчиняется приказу Краскогвардейский штаб в ночи, Ненастной, темной и туманиой. Порой бетут вокруг лучи — Фонарик вдруг зажгин карманиый.

И все же ныиче ие найти Тут красоты необычайной. Обыкновенный медный чайник Сюда решили занести, Сюла, где дым пороховой, Где караулы по уставу Оберегают всю заставу Вот этой ночью грозовой. Топилась печь. Картошка что-то Уж очень долго на огне Варилась... Вдруг прошел в ворота Ильич... И сразу в тишине Оборвались слова большие И смолк нежданно чей-то бас. Ведь то, что скажещь, всей России Отсюда слышио в этот час.

И все растерянио глядели, А старенький мастеровой Промолвил: «Мы поесть хотели, Садись, Ильич, садись, родиой.— Смущенио почесал затылок.— Уж ты не очень-то серчай, Тут есть приходится без вилок, Руками прямо забирай».

Ильнч в ответ: «А ведь с рассвета Ни крошки не было во рту, А что без выгки, так ведь это По-фроитовому...» На посту Стоящие вдвоем у дома, Воличуяся по-молодому, Друг другу шепчут впопыхах: «Обрадуются же в цехах, Ведь председатель Совнаркома Сегодня сам у нас в гостях!»

Поел Ильич. Недолги сборы. Пора и в путь. Со стариком Он, прерывая разговоры, Простился просто и потом Спросил: «А власть-то мы удержим?»

Старик, подумав, говорит: «Ответить вам могу теперь же, Тут дело просто обстоит: Раз взяли власть по нашей воле, Так надо будет отстоять».

Ильнч пришурился. Доволен Его словами. И опять Машина быстрая сквозь ветер Несется городом ночным. «С такими можно жить на овете! Раз взяли — значит, отстоим».

# отрывок из поэмы

... А в московском Кремле еще Ленин В те дни Совнаркома готовил декреты, И приходят сегодня на память они, Все теплом его сердца согреты.

Помню, «Правду» берешь и читаешь статью, Что написана им накануне, И мечтаешь о том, чтобы юность свою Всю отдать безраздельно коммуне.

Эти грозные годы давно отошли, Но свежи и мечты и утраты, И записаны в летопись Русской земли Величавые, светлые даты. И, как верный свидетель тех лет грозовых, Неприметный участник походов, Я оставлю потомкам правдивый мой стих, Оживут в нем двадцатые годы!

1955

#### револющия

Я — твой поэт, Революция, Я — твой поэт навсегда, Везде твои песни льются И светит твоя звезда.

Я шел за тобой без страха И честно тебе служил, И мощь твоего размаха Всем сердцем я полюбил.

Я — твой поэт, огнеликая И вечно глядящая вдаль, Простая в труде, великая, Чье сердце тверже, чем сталь.

В мужестве необоримом Никто не сравнится с тобой, И годы проходят мимо, Исчезая в мгле голубой.

Родина и Революция Навеки в слове одном, И песни о них поются В любимом краю родном.

Ты строишь светлые зданья, Ведешь миллионы в бой, У народа одно призванье: Всегда быть вместе с тобой.

Тебе я служу, любимая И светлая, до конца, Вовеки непобедимая, Как твоих сыновей сердца.

1957

## ГРЕНАДА

Мы ехали шагом, Мы мчались в боях И «Яблочко»-песню Держали в зубах. Ах, песенку эту Доныне хранит Трава молодая — Степной малахит,

Но песню иную, О дальней земле, Возил мой приятель С собою в седле. Он пел, озирая Родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!»

Он песенку эту Твердил наизусть... Откуда у хлопца Испанская грусть? Ответь, Александровск, И, Харьков, ответь: Давно ль по-испански Вы начали петь?

Скажи мне, Украйна, Не в этой ли ржи Тараса Шевченко Папаха лежит? Откуда ж, приятель, Песня твоя: «Гренада, Гренада, Гренада моя»? Ои медлит с ответом, Мечтатель-хохол:
— Братншка! Греиаду Я в кинге нашел. Красивое имя, Высокая честь,— Греиадская волость В Испании есты!

Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать. Прощайте, родные! Прощайте, семья! Гренада, Гренада, Гренада моя!

Мы мчались, мечтая Постичь поскорей Грамматику боя — Язык батарей. Восход подымался И падал опять, И лошадь устала Степями скакать.

Но «Яблочко»-песию Играл эскадрон Смычками страданий На скрипках времен... Где же, приятель, Песия твоя: «Гренада, Гренада моя»?

Пробитое тело Наземь сползло, Товарищ впервые Оставил седло. Я видел: над трупом Склонилась луна, И мертвые губы Шепнули: «Грена...» Да. В дальнюю область, В заоблачный плес Ушел мой приятель И песию унес. С тех пор не слыхалн Родные края: «Гренада, Гренада, Гренада, Гренада,

Отряд не заметнл Потери бойца И «Яблочко»-песню Допел до конца. Лишь по небу тихо Сползла погодя На бархат заката Слезинка дождя...

Новые песнн Придумала жнзнь... Не надо, ребята, О песне тужнть. Не надо, не надо, Не надо, друзья... Грепада, Гренада, Гренада моя!

1926

## ЛИРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕЛ

Мы об руку с лаской жестокость встречаем: Убийца спасает детей и животных, Палач улыбается дома за чаем И.в жмурки с сынишкой играет охотно.

И даже поэты беседуют прозой, Готовят зачеты, читают рассказы... Лишь вы в кабинете насупились грозно, Входящих улыбкой не встретив ин разу. За осенью — стужа, за веснами — лето, Проносятся праздники колоколами, Таинственной жизнью в тиши кабинетов Живут управляющие делами,

Для лета есть зонтик, зимою — калоши, Надежная крыша — дожди не прольются... Ах, если б вы знали, как много хороших На складках поэзии есть резолюций!

Ведь каждая буква из стихотворенья В любой резолюции сыщет подругу, Но там, где начертано ваше решенье, Там буквы рыдают, затрятавшись в угол...

Суровый товарищ, прошу вас — засмейтесь! Я новую песню для вас пропою. Улыбка недремлющим красноармейцем Встает, охраняя поэму мою.

Устало проходит эпический полдень, Лирический сумрак сгустился над нами. Вы слышите? Песнями сумрак заполнен, И конница снова звенит стременами.

Ах, это, поверьте, не отблеск камина— Теплушечный дым над степями заплавал. Пред нами встает боевая равнина Огромною комнатой смерти и славы.

Артиллерийская ночь наготове, Ждет, неприятеля подозревая... Атака! Я снова тобой арестован, Тебя вспоминая в теплушке трамвая.

Суровый товарищ! Солнце заходит, Но наше еще не сияло как следует. Прошу вас: засмейтесь, как прежде, бывало, У дымных костров за веселой беседою.

На нас из потемок, даруя нам песни, Страна боевая с надеждой глядела... Страна боевая! Ты снова воскреснешь, Когда засмеются твои управделы. Ты снова воскреснешь, ты спросншь поэта: «Готова ли песня твоя боевая?» Я сразу ударю лирическим ветром, Над башнями смеха улыбки взвивая.

1926

## БОЕВАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ

Гудн над батальоном, Знакомая пальба. Трубн над батальоном, Десятая труба. Опять передо мною Огонь и свинец. Весь мнр передо мною, Как Знмний дворец... Время свершает Десятый полет,-К британскому флоту «Аврора» плывет. Скоро над миром Запляшет картечь. Двенадцатидюймовая Наша речь. Снова встал у пушки Старый канонир. Что ты будешь делать, Старый мир? Снова ли затрубищь В боевой рог Илн покорно Ляжешь у ног? Лошалям не терпится Перейти вброд Новый, тяжелый Олиннадцатый год. Ну, а мне не терпится -В боевом огне Пролететь, как песня, На лихом коне. Я пока тихонько Сижу н пою,

Я пока готовлю
Песню мою...
Гуди над батальоном,
Знакомая пальба,
Труби над батальоном,
Десятая труба!
Ноябрь 1927

## DECHS O KAXOBKE

Каховка, Каховка — родная винтовка... Горячая пуля, летні Иркутск и Варшава, Орел и Каховка — Этапы большого пути.

Гремела атака, н пулн звенелн, И ровно строчнл пулемет... И девушка наша проходнт в шинелн, Горящей Каховкой ндет...

Под солнцем горячим, под ночью слепою Немало пришлось нам пройти. Мы мириые люди, но наш бронепоезд Стоит на запасном пути!

Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались, Как нас обнимала гроза? Тогда нам обонм сквозь дым улыбались Ее голубые глаза...

Так вспомним же юность свою боевую, Так выпьем за нашн дела, За нашу страну, за Каховку родную, Где девушка наша жила...

Под солнцем горячим, под ночью слепою Немало пришлось нам пройтн. Мы мнрные людн, но наш бронепоезд Стоит на запасном путн!

1935

#### ПЕРВЫЙ КРАСНОГВАРЛЕЕН

Я вижу сиова, как и прежде,— Над взбаламученной Невой В старинной дедовской одежде Стоит озябший часовой,

Стоит он, изредка зевая, Он слишком ровио держит штык; Стоит ои, не подозревая, Что он — не прост, что он — велик.

Стоит, а подрастают дети, И смолк отгрохотавший бой... Смотри-ка: сквозь сорокалетье Несется спутинк над тобой.

Россия выдержала бурю, Перешагнула все огни!.. Дай, я у штаба подежурю, Пойди немиого отдохни!..

Идет студентка над Невою, Застенчива, мила, проста, Она моложе ровио вдвое Красиогвардейского поста.

Далекие красиогвардейцы! Мы с вами вроде старики... Погрейся, дорогой, погрейся У этой тлеющей строки!

Висит иад нами мирозданье, Посеребренное зимой... Мы расстаемся. До свиданья! Тебе — в легеиду. Мие — домой. РОССИЯ

(Отрывок)

...А время над миром голодным Неслось и неслось неспроста,— В истории Прага и Лондон Свои занимают места.

Трудиться нельзя безвозмездно!
 Спасайте бездомных ребят! —
 Тревожно партийные съезды
 Ударили в русский набат.

Как труден, Россия, как горек Был путь исторический твой!.. Но вот я уже не историк, А битвы участник живой.

Да! Я принимаю участье В широких шеренгах бойцов, Чтоб в новое здание счастья Вселить наконец-то жильцов!

Недаром я молодость отдал, Россия, за славу твою, Мои комсомольские годы Еще остаются в строю.

Полвека я прожил на свете, Но к юности все же тянусь, Хотя подрастающим детям Уже патриархом кажусь.

Спокойные пенсионеры О прошлом своем говорят, А рядом идут пионеры, Как сто Ломоносовых в ряд.

Они электричество знают, Грядущее зрят наяву, Пред ними с любовью склоняет Природа седую главу. Пред ними дубы вековые, Как верные стражи в пути... По мирным просторам России Илти бы еще да идти!

Не то чтобы в славе и блеске Другим поколеньям сверкать, А где-нибудь на перелеске Рязанской березою встать!

1952

## СОВЕТСКИЕ СТАРИКИ

Ольге Берггольц

Ближе к следующему столетью, Даже времени вопреки, Все же ползаем по планете Мы, советские старики,

Не застрявший в пути калека, Не начала века старик, А старик середины века, Ох. бахвалиться он привык:

Мы построили эти зданья,
 Речка счастья от нас течет,
 Отдыхающие страданья
 Здесь живут на казенный счет.

Что сказали врачи — не важно! Пусть здоровье беречь велят... €тарый мир! Берегись отважных Нестареющих дьяволят!..

Тихий сумрак опочивален — Он к рукам нас не приберет... Но, признаться, весьма печален Этих возрастов круговорот.

Нет! Мы жаловаться не станем, Но любовь нам не машет вслед — Уменьшаются с расстояньем Все косынки ушедших лет. И, прошедшее вспоминая Все болезиенней и острей, Я не то что прошу, родная, Я приказываю: не старей!

И, по-старчески живописеи, Завяжу я морщии жгуты, Я издену десятки лысии, Только будь молодою ты!

Неизмеино мое решенье, Громко времеии повелю— Не подвергиется разрушенью, Что любил я и что люблю!

Ни иарочио, ни по ошибке, Ни в иачале и ии в коице Не замерзнет ручей улыбки На весением твоем лице!

Кровь инсколько ие отстучала, Я с течением лет узнал Утверждающее начало, Отрицающее финал.

Как мы людям необходимы! Как мы каждой душе близки!.. Мы с рождения иепобедимы, Мы — советские старики!

## жизнь поэта

1960

Молодежь! Ты мое начальство — Уважаю тебя и боюсь. Продолжаю с тобой встречаться, Опасаюсь, что разлучусь.

А встречаться я ие устану, Я, где хочешь, везде найду Путешествующих постоянно Человека или звезду. Дал я людям клятву на верность, Пусть мне будет невмоготу. Буду сердце нести, как термос, Сохраняющий теплоту.

Пусть живу я вполне достойно, Пусть довольна мною родня— Мысль о том, что умру спокойно, Почему-то страшит меня.

Я участвую в напряженье Всей эпохи моей, когда Разворачивается движенье Справедливости и труда.

Всем родившимся дал я имя, Соглашаются, мне близки, Стать родителями моими Все старушки и старики.

Жиэнь поэта! Без передышки Я все время провел с тобой. Ты была при огромных вспышках Тоже маленькою зарей.

1961

## о, эти дни

О. эти дни, о, эти дни И тройка боевых коней! Портянка нынче мой дневник. Кой-как царапаю по ней. Не выбираю больше слов. И рифма прыгает стремглав. Поэму бы на тыщу глав, Ей-богу, правда — без ослов. Тата-тара, тара-тата... Я еду, еду, еду, е... Какие зори - красота! Го-го, лихие, фью! оэ! Под перетопот лошалей Подзванивает пулемет. И в поле пахнет рыжий мел Коммунистических илей. Деревню отнесло назад, Бабенка: «Господи Исусь...» Петух поет, закрыв глаза, Наверно, знает наизусть.

1918

#### **УЛЯЛАЕВЩИНА**

(Отрывок из эпопеи)

Рушился мир из «сакса» и «севра» <sup>1</sup>. Лень

> вставал мелист

1.0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Сако» и «севр»—сокращенные, обиходные названия дорогих сортов фафора, характерного для обстановые ботатейших домов дореволюционной России (саксонский—производившийся в Саксонии (Германия) и севрский—из Севра (Франция)— фарфор).

Уже погодка серая от севера Сыпала красный октябрьский лист, Уже агитаторы железной речью Наспех расковывали цеха, Уже миллионы вствалли навстречу Ленииу и ЦК;

Забойщики, вагранщики, сверловшики.

Строгальщики, чеканщики, крепильщы, гвоздари, Тихони да бедовые, старики да мальчики Из Питера, Самары, Твери.

Тут вправду мятеж, как солнце, варили.
Здесь революцию звали на «тк»
И говорили, говорили
За все за годы своей немоты.
О чем? Все о том же: по пунктам, по главам
Декрет обсуждали до дыр.
Здесь каждое слово о самом главном:
«МИР И ЗЕМЛЯІ». «ЗЕМЛЯ И МИР!»

А тут уж ворочался с Мазура и Стохода <sup>1</sup> По гарям овсов да вик В воллырях.

обмотанных

верстами похода.

Обглоданный вшами

фроитовик.
Он шел домой безо всякой оказин,
Сам сказал он себе: «Вольно!»
Хватит с него хохотать обезволенно
В до смерти веселящем газе,
Будет с него по ночам тихонько
Плакать в усы от писем,
Кода завъядыхает в околе гармоника.

Трупным мещая крысам.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Мазур н Стоход — места в Западной Белоруссин, где проходила в конце первой мнровой войны линия восточного фроита.

И грозная дума в душе завелась, И вот —

вопреки поповским заветам — Грянул безбожный лозуиг: «ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»

Он шел домой. Он деревни разбудит, Держися тепернча, орлена казна! Лучше ли станет? Кто его зна... А только того, что было,— не будет. Так хлынь с фронтов, шинельное море,— Эхма!

Все, кто мерзли, все, кто мерли, Безвинные смертиики— тьмущая тьма! Астрахаиь,

грахань, Тула, Рязань,

, Самара,

Старая Руза,

Красиый Кут, Слегка отдуваясь облачком пара, Идут, идут, идут, идут...

Если бы весь этот пар от дыханья Сжать горизонту в тиски — Встал бы туман человечьей тоски,

Солнце одурманя. Если бы каждый солдатский вэдох Спустить на долы и воды — От урагана бы мир оглох.

Согнулись громоотводы, Если б из каждого иерва могли Высечь по искре хотя бы—

Ахиуло бы изверженье Земли! Так

и родился

Октябрь.
Как бочка, где бродят хмель и вода,
Вспучась от газов, взрывает обруч,
Россия во чреве растила удар,
Разнесния ее стародавний образ.
И дедкой за репку по пене по той
Айда!... катится на ширмах «Петрушка»:

Паук-протопоп, Крича про потоп, Мешок-буржуй на пушке, Да в Крым, да в Кемь, да на Урал На палочке генерал... Эй, яблочко, Куды ж ты котися? К нам в ревком попадешь —

1924

Не воротися.

# наша биография

Итак, хлыстом мои губы выстегай, Цепью и крючьями вытащи крик. Как всякий поэт, я — сердце статистики: Толпоголос мой голый язык.

И се аз глаголю: не эпилепсийщиной, Дыхом толпы душа взмятена. Свистами сверстников зубы насыщены. Что ж я за племя? Обдумайте нас.

Мы, когда монархии (помните?) бабахали, Только-только подрастали, среди всяких «но» И нервы наши без жиров и без сахара Лущились сухоткой, обнажаясь, как нож,

Мы не знали отрочества, как у Чарской в книжках,— Маленькие лобики морщили в чело, И шли мы по школам в заплатанных штанишках, Хромая от рубцов перештопанных чулок.

Так, по училищам, наливаясь желчью, С траурными тенями в каждом ребре, Плотно перло племя наших полчищ С глукими голосами, будто волчий брех.

И, едва успев прослышать марксизм, Лишенные классового костяка, Мы рванулись в дым, по степям по сизым, Стихийной верой своей истекать. И если бы этой вере — наука Взамен утопических корневищ, — Мы знали бы свой политический угол, И не жег бы совесть шелудивый свищ,

Но выли плакаты, трибуны и газеты, Все что-то знали, все были тверды, А мы глотали и то и это И не умели заплатывать дыр.

Мы путались в тонких системах партий, Мы шли за Лениным, Керенским, Махно, Отчаивались, возвращались за парты, чтоб снова кипеть, если знамя вымахнет.

Не потому ль изрекатели «истин» От кепок губкома до берлинских панам Говорили о нас: «Авантюристы, Революционная чернь. Шпана...»

Какими ж зубами удержать свою ругань?.. Как вам втемяшить, что в гражданский угар Мы мыкались в поисках неведомого друга, В одном направленье видя врага;

Что, днаграммой истории владея, От пролегариата не уйти нам теперь По возрасту, по пульсу, наконец,—по идеям, По своей, наконец, социальной судьбе?

Товарищи! Кто же там! Стоящий на верфи.:. Вдувающий в паровозы вой! — Обдумайте нас, почините нам нервы И наладьте в ход, как любой завод.

Чтоб и мы имели право любить свою республику Кровью, всерьез, без фальнин, без опер, и выйти из желтого карра пухаеньких Честных плательщиков в Доброхим и МОПР. 1921—1928

#### ПИСЬМО К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ МИРА

(Копив на французском, немецком, английском, итальянском и испанском языках) (Фрагменты)

Друзья! Наши с вами анкеты начинаются одинаково:

начинаются одинав 1917-й гол

Вы не согласны, коллега? Кой-кто появился раньше, а многие позже? Неверно! Сей магнетический год притянул былое и грядущее,

В этот год (до него ли, позднее ль) очень немногие люди, носящие гордый титул «и н те л л и г е н т», знали, что стоят у огромной зари, наблюдая рождение эры; что дыханье орудий— это не просто действие формулы, сотавляющей порох, а тяжкая одышка Земли, вползающей на новую орбиту.

Этот год луженым басищем грянул в ухо в каждый, что он, этот самый каждый, непременно обязан быть счастливым...

...Не знаю, как мыслито вы. А мы у себя в России мыслим действием, мыслим борьбой за жизнь миллионов, и эта борьба постепенно станет творчеством счастья...

...Коллега! На нас надвигается, как ледниковый период, всепланетный убой. Кто жаждет его, коллега? Вы? Я? Мы?

Еще на земле дымятся обугленные руины, при взгляде одном на которые вы слышите плач и стон: еще метаном и толом смердят огромные воронки, в которых, бог весть по какой причине. трава не хочет расти.а вас одевают в рясу походного капеллана. чтобы служить мессу богу одиночества. Коллега! Хватит ли духу понять, что полчеловечества ныне ушло в полполье. а в командорском кресле расселась с дымом в зубах Бомба?

Бомба ездит в «линкольне», Бомба диктует декреты, Бомба на Бомбе женится, бомбы рождают бомбы, бомбы играют в гольф, бомбы ипинут стихи и даже, осклабясь цифрами кода, сочиняют сентенции: «Мужик туп, Рабочий глуп, Интеллигент беззуб». Ax!

Как жить, не подавая голоса, когда царит фальшивый глас, и только нохать гладиолусы, утоиченно пришурив глаз? А я, брат, не полячусь в логово, брезгливо бормоча: «Крысье...» Мне для себя не нужно многого. Мне для народа нужно в с е!

Полиять на всей планете гнее пролегариата, зажечь возмущением сердце мирового крестьянства, овеять пламенем душу колониальных рабов — вот святая задача всякого человека, носящего гордый титул — «и и т е л л и г е и т». Согласный

А если нет, коллега, сожгите свои дипломы и можете с полным правом писать в интимных письмах «корова» через «ять».

На кой вам понадобились ваши пятерки?

## ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 1967 ГОДА

(Отрывок)

1

Уж наплакался я, наревелся в жизнь прошла предо мной. Я помню, как через рельсы Шли дезертиры зимой. Если ж в поезде, то в «обратном», Пренебрегши подвигом ратнымі Состояние армии было До боли невероятным.

Шли дезертиры без музыки, Порохом путь пропах. Я помню драные смушки, Оставшиеся от папах; Раненых помню на дрогах (Эмблему тех страшных годин) — Их расстреливал на дорогах Приказ номер один!,

И вот они на параде... Но правдой не покриви: Представь себе истины ради Шинели в бурой крови. Плетутся. Но вот что странног Винтовки-то все же при них! Какая эдесь дума застряда? Что за лозунг в сердие проник?

2

За ними кровные братья: Объятая дивной мечтой, Движется Красная гвардия, Одетая кто во что;

<sup>1</sup> Приказ Керенского.

Польты, ватники, шкуры, Шляпы, кепки, шлыки; Литейщики,

слесаря,

винокуры Идут, навесив штыки.

Идут, А рядом тальянки О счастье голосят бойко. И я среди них на тачанке Свищу над лихою тройкой. Горло перехватило... Юность моя, ты вот!

3

A трубы рокочут. И с тыла

Конармия плывет. Безусые, усталые, Отым да сыновья, А лошади как статуи, Копыта ик мохнатые Как трели соловья. А лошади летучне, Изящиме, могучие, У них гривы дремучие, А груди что у льва.

4

Дальше Отечественная пошла. Солдаты в железных шлемах... Я от поэзии в ранге посла Гремел среди них о нацистских шельмах. (Видно, не зря, свою армию радуя, Бил я врага стихом, как винтовкой, Если Геббельс по радио Мне пригрозил веревкой.)

| Идут  | войс | ска, ра | здува | я стяг  | ,       |
|-------|------|---------|-------|---------|---------|
|       |      |         |       | али реі |         |
| Войсн | а, ч | TO B M  | уках  | безмер  | хинс    |
|       |      |         |       |         | о шара, |
|       | ку я | средь   | них   | бессме  | ртных   |
| 3010  |      |         |       |         |         |

"Матросова

и Лаара.

1967

#### ТОВАРИШ

Весенним дыханьем, нежданно и ново, Меж нами промчалось заветное слово, заветное имя одно: «Товарищ!» Как песня, звучит нам оно.

То песня во славу труда-миродержца, то мост, переброшенный к сердцу от сердца, То братьям от братьев привет. «Товарищ!»—
Прекраснее имени нет.

Из темных подвалов, из глуби подполья Помчалось оно на простор, на раздолья Кипящих толпой площадей.
«Товарищ!»—
То новое имя людей.

Лучистее взгляды, смелее улыбки. И кажется: майским сиянием зыбким Вся жизнь озарилась до дна. «Товарищ!»— Мы— сила, мы— воля одна!

#### 3HAM9

1917

Знамя алое цветет
Над кипучею толпой
И зовет ее вперед,
На великий грозный бой.

Это знамя создал ткач И работница-швея, Цвет его, как кровь, горяч И искусна вязь шитья.

Ловки пальцы у швеи, Взоры— звезды в синей мгле, Пальцы тонкие свои Предала она игле.

Низко гнула тонкий стан, Вышивая вязь свою: «Пролетарии всех стран, Слейтесь в братскую семью!»

И когда ее игла, Засверкав по кумачу, В алом поле разожгла Литер красную парчу,—

Знамя подняли мы, чтоб Каждый труженик прочел, Что народ похож на сноп И на рой согласных пчел.

Знамя красное горит, Пышет пламенным платком И с народом говорит Огнецветным языком.

1917

### **ЯРОСЛАВЛЬ**

Скажи: Ярославль — и в груди загудит Торжественный благовест медный. Он девять столетий на Волгу глядит, Дитя старины заповедной.

Не стерли века ни мечом, ни огнем Тот город, взнесенный высоко, И бархатным ропотом слава о нем Плыла над Поволжьем далеко. Но стоит веков восемнадцатый год: Грозой потрясала осада Окопы над Волгой, восстанья оплот, С ним стены старынного града.

Осыпала звезды с лазоревых глав, Над медью церквей провизжала, Но, древнюю нашу красу расплескав, О правде и счастье вещала.

И смута смирилась. Развеян мятеж, Как пепел сожженной соломы. Лишь раною светится каждая брешь, Лишь язвами ноют проломы.

Я был на погосте размолотых стен, В гробницах строений разбитых, Я видел покорность захваченных в плен И сон мертвецов незарытых.

Стоял над притихшей речной шириной, Глядел в заревые туманы, А Волга лизала кровавой волной Изрытого берега раны.

1918 (1958)

#### ленин

Зерно, в сырой земле почив, Ростком из мрака прокололось, И на просторе светлых нив Зазолотился первый колос.

Он умер, вождь народных масс, Людского горя враг суровый. Но мысль его в умах у нас Рождает всходы правды новой.

Придет пора всемирных жатв, Пора обилия и света, И под серпами задрожат Колосья золотого лета.

1924

Залетит в кустарник частый, В паутинный холодок, И с березки голенастой Рвет истрепанный платок.

Я шатаюсь у опушек, Музу светлую зову, С грустью слушаю кукушек Заунывную молву.

Милы мне земные шири. Стоит жить! И жить затем, Чтобы счастье в этом мире, Как весна, пришло ко всем.

1926

# -Стрельченко-

(1912-1942)

#### РОДИНЕ

(Надпись на книге)

Трижды яблоки поспевали. И, пока я искал слова, Трижды жатву с полей собирали, И четвертая всходит Трава.

Но ие только сапог каблуками Я к земле прикасался. И жил Не с бумагами да пузырьками Чериых, синих и красных чериил!

Но, певец твой, я хлеба и крова Добивался всегда ие стихом, И умру я в бою Не от слова, Материнским клянусь молоком.

Да пройду я веселым шагом, Ненавистный лжецам и скрягам, Славя яблоко над землей!

Тонкой красной материн флагом Защищенный, как толстой стеной.

#### чтобы

Чтоб воришка свои позабыл дороги, Даже колоса в поле Украсть не мог! Чтоб лопата хозянна на дороге Охраняла, А не пес и замок!

Чтоб над вывесками, парусами, станками Был работник славен в труде! Ибо камещик — Это не только камень, А рыбак — Не только сети в воде.

Чтобы от базара, от клятвы лживой, Мелких денег, схваченных без труда,—Сор да крошки остались, И торопливо
Унесли бы их птицы навсегда!

Чтобы монеты Не знаком наживы ржавели, А сияли орденами труда!

Чтобы, писком начатая в колыбели, Стоном жизнь Не кончалась никогда!

Чтоб делить —
Только зиме и лету
На державы землю! А если нет —
Расплывемся по небу,
Разбив планету
На множество маленьких злобных планет!

Вот зачем Мы дем по земле, торжествуя, Вот о чем трубит боевая медь. ...И на этой зеленой земле не могу я Равнодушно, как нищий уличный, петы! 1935

## СЛАВА

Славить будем всех, на чьих гербах— Ни орлов, ни филинов, ни псов,— Только колос, срезанный в полях, Только серп и молот их отцов! Наберем пшеницы

Наберем пшеницы спелой горсть И прославим

пахаря труды! Он прошел за плугом столько верст,

Что дошел бы даже до звезды!

Столько на земле собрал плодов,

Что не хватит на земле столов.

Над зерном не вейся, птичий свист!

Розы — пекарю, его труду.

Хлеб его да будет свеж и чист,

Как разрезанное яблоко в салу!

Эй, сапожнику

желаем сил: Сапоги такие

пригони, Чтобы путь

меня не устрашил, Чтоб лениво я

не лег в тени! Железнодорожник! Сколько стран

Ты прошел чрез горы и ручьи! Так шагает

только великан. Подари мне

сапоги свои! Авиатор милый!

Стало сном, Что тебя ходить учила мать.

Что гонялся ты за мотыльком И за птицей и не мог догнать... Музыкант! Вооружись трубой. Легче бы давалась мне больба. Если б с детства пела надо мной Уводящая вперед труба. Слесарю - румянец и любовь. Пусть не ест его железа ржа,-Чтобы враг порезал руки в кровь, Тронув даже рукоять ножа! Прославляю всех,

на чьих гербах --Ни орлов, ни воронов,

ни львов,-Только колос, срезанный в полях, Серп и молот

испокон веков!

1936

# СТРАНА МУРАВИЯ

(Отрывок из поэмы)

 — Мой дед родной — Мирон Фролов → Нас, молодых, бодрей.
 Шестнадцать пережил попов И четырех царей.

Мы, как подлесок, все под ним Росли один перед другим. И, приподнявшись от земли, Все кланялись ему. И шли в заводы, в шахты шли, В солдаты и в тюрьму.

Шли, заполняли белый свет,— Жить ни при чем в семье. Брели,— и где нас только нет, Фроловых, на земле!

Живут в Москве, и под Москвой, В Сибири от годов. Есть машинист, есть летчик свой, Профессор есть Фролов.

Есть агроном, есть командир, Писатель даже есть один.

И все — один перед другим, — Хоть на меня смотри, — Росли под дедом под своим, В него — богатыри.

Шесть ран принес с гражданской я, Шесть дырок, друг родной, Когда б силенка не моя— Хватило бы одной, По всем законам — инвалид, Не плуг бы мне — костыль... А после здесь же был я бит, Добро что богатырь.

Делил луга, взимал налог И землю нарезал, И свято линию берег, Что Ленин указал.

Записки мне тогда под дверь Подсовывал Грачев: «Земли себе сажень отмерь И доски заготовь».

Фроловы были силачи. Грачевы были богачи.

Грачевы — в лавку торговать, Фроловы — сваи забивать. Грачевы — сало под замок, Фроловы — зубы на полок.

Мой враг до гроба и палач, Вот в этот день и час, Где ты на свете, Степка Грач, И весь твой подлый класс?

И в смертный срок мой вспомню я, Как в милости твоей Просить ходила мать моя Картошек лля детей.

Как побирушкой робко шла По дворне по твоей, Полкан Иванычем звала Собаку у дверей...

Да и и не про то теперь... За землю мстил Грачев. Земли, так'и писал, отмерь И доски заготовь. Подстерегли меня они В ночь под Успеньев день — Грачевы, целый взвод родни Из разных деревень.

Жилье далеко в стороне, Ночь, ветки по глазам. И только палочка при мне,— Для сына вырезал.

И первый крикнул Степка Грач:
— Стой тут. И — руки вверх!
Не лезь в карман, не будь горяч —
Засох твой револьвер...

Сдавай бумаги, говорят, Давай отчитывайся, брат!

Стою. А все они с дубьем, Я протяв банды слаб. Ну, шли б втроем, ну, вчетвером, Ну, виятером хотя б...

Лощинка, лес стоит немой, Тишь-тишина вокруг. Кричать? — Кричать характер мой Не позволяет. друг...

А тени сходятся тесней, Минута настает. И тех, которые пьяней, Пускают наперед.

Троих я сбил. А сзади — раз! И полетел картуз... И только помню, как сейчас, За голову держусь.

Лежу лицом в сырой траве, И звон далекий в голове. И Грач толкает сыновей:
— Скорей! Грех, господи... Скорей!..

Да, помию точно сквозь туман, Прощался я: «Сынок!.. Прости, что палочку сломал, Подарок не сберег.

Прощай, сынок. Расти большой, Живи, сынок, учись, И стой, родной, как батька твой, За нашу власть и жизны!..»

Потом с полночи до утра Я полз домой, как мог. От той лощинки до двора Кровавый след волок.

К крыльцу отцовскому приполз, И не забуду я, Как старый наш фроловский пес Залаял на меня!

Хочу позвать: — Валет! Валет. Не слушается рот. Ты говорншь, на сколько лет Такая жизнь пойлет?.. Так вот даю тебе ответ Открытый и серлечный: Сначала только на пять лет... — А там?... — А там... на двадцать лет.

— А там?..

— А там — навечно...
— И это твердо, значит?

— Да.— Навечно, значит?

— Навсегда...

Эй, друг родной, сказать любя, Без толку носит черт тебя!.. Да я 6 на месте на твоем,
Товарищ Моргунок,—
Да отпусти меня райком —
Я 6 цельй свет прошел пешком,
По всей Европе прямиком
Прополз бы я, проник тайком,
Без тропок и дорог.
И правду всю рабочий класе
С монх узнал бы слов:

Какая жизнь теперь у нас, Как я живу, Фролов, И где б не мог сказать речей, Я стал бы песию петь: «Душите, братья, палачей, Довольно вам терпеты» И шел бы я, и делал я Великие дела. И эта проповедь моя Людей бы в бой вела. И если будет суждено На баррикалах пасть, В какой земле — мие все равно, — За нашу б только власть.

И где б я, мертвый, ни лежал, Товарищ Моргунок, Родному сыну завещал: Иди вперед, сынок.

Иди, сынок. Расти большой. Живи, сынок, учись. И стой, родной, как батька твой, За нашу власть и жизны!

1934—1936

# молодость

Вчера еще были и мы молодежь, Да время торопит, не балуя: Едва на четвертый десяток свернешь — И сказано: годы немалые. Но время для нас, для страны — времена, Века из веков озаренные. В четвертый десяток вступает страна, Октябльской бурей рожленная.

И мужества возраст ей впору как раз,— Страницы тех лет перелистаны. И старше она уже многих из нас, Но всех нас моложе поистине.

Моложе. И будет моложе вовек В своем недряхлеющем мужестве. Так молод бывает всегда человек, Который с грядущим в содружестве.

И молодость родины — дело и мысль, Что Лениным нам заповеданы, То шум городов, что при нас поднялись На землях, до нас не разведанных.

То слава победная наших полков— Нетленная родины молодость. То зелень густая столетних дубов, Пробившихся нынче из желудя.

То тяжкий бетон величавых плотин На реках, надежно обузданный. И молодость родины — ты, гражданин, Работник, не знающий устали.

О родина, гордость и радость моя, Бескрайны края твои мирные, Но слава, но правая правда твоя — Сегодня намного обширнее.

И встретить готовы любую напасть Твой доблестный опыт и выучка. Как славная в битвах гвардейская часть, Ты шествуешь миру на выручку.

7 ноября 1948

#### памяти ленина

(Отрывок)

. . . . . . . . . . . Не тысяча лет миновала С той памятной миру зимы, Когла - от велика по мала -Остались без Ленина мы: Когда с ним столица прощалась И каждое наше село. Не тысяча лет насчиталась, Но, может быть, больше проило... Я помню, в суровом молчанье, С застывшею горечью лиц Из школьного зданья сельчане В тот вечер домой разошлись. И вот уже дверь сторожиха Тихонько впотьмах заперла. И стало пустынно и тихо В том классе, где сходка была; Где я по поголе жестокой Остался один на ночлег. Тринадцатилетний, далекий Теперь от меня человек -В ушанке, в суконной поддевке, Расчетливо сшитой на рост. Но память об этой ночевке Я через все голы пронес... Синели в окошке сугробы Под лунным морозным лучом. И вот я как будто у гроба Остался один с Ильичем. И страшным ничто не казалось Мне в эти часы одному, Но острая горькая жалость Меня охватила к нему. Пусть в давнюю эту годину Я был еще попросту мал. Я книжки его ни единой Еще и в руках не держал. Я видел его на портрете. Я слышал от старших о нем Не больше, чем сверстники-дети В краю захолустном моем.



Но помню, от горя слабея, Я с чувством единственным лег. Что я его больше жалею. Чем кто бы то ни было мог. И что при нужде неминучей, Как смерть ни страшна самому, Уж лучше бы мне эта участь. Но только она б не ему. И если такою заменой Уже не вернуть ничего, Тогла я хочу непременно Погибнуть за лело его. Я буду служить ему честно, Я всю ему жизнь посвящу, Хотя и не будет известно О том никогда Ильичу. С горячей и чистой любовью Я клятву свою произнес. И сумка моя в изголовье Намокла от радостных слез. И. к ней приникая устало. Я так и уснул до утра. Проснудся — уже рассветало: Дрова принесли со двора. А там свирепела погода, Со стоном по улице шел Январь незабвенного года...

В тот год я вступил в комсомол, 1948—1949

## о юности

Мы знаем грядущему цену И знаем, что юность права Не как молодая трава, что старой приходит на смену, чтоб так же отжить до эимы.

Нет, юность с другою задачей В наш след заступает горячий, В то дело, что начали мы, К заветной направившись цели.

Давно ей на том же путн За нами, но дальше идтн, Исполнить, что мы не успелн, И вспомнить, возможно, о нас

С вершнны нных пятилеток — О нашнх героях, поэтах, Миннстрах — с улыбкой подчас.

Но пусть она, юность родная, Поднявшись стремительно ввысь, Не вздумает там занестись, Отметки отцам выставляя.

Нет, пусть она в душу возьмет, Что в славе ее безграничной Мы все же повинны частично И знали о ней наперед.

И зналн о ней, н мечтали, Когда еще были юнцы, А ранее — нашн отцы Смотрели в те самые дали.

И, подвиг свершая один За времени навесью дымной, Без нас онн брали свой Зимний, А мы еще с ними — Берлин.

Ей, юности, также известно, Что без нее для Земли Урало-Кузбасс возвели, А Волгу впрягаем совместно.

И пусть еще юность учтет, Что сдедом за нею нная, Грядущая юность ндет, Ее на работе сменяя, Неся назначенье свое.

А нам — так и той не завидно, А нам и ее уже видно — И мы не старее ее.

1951

ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ (Из поэмы)

07 4 23

За годом — год, за вехой — веха. За полосою — полоса. Нелегок путь. Но ветер века — Он в нашн дует паруса.

Вступает правды власть святая В свои могучие права, Живет на свете, облетая Материки и острова.

Она все подлинней и шире В чреде земных надежд и гроз. Мы — это мы сегодня в мире, И в мире с нас Не меньший спрос!

И высших нет для нас велений — Одно начертано огнем: В большом и малом быть, как Леннн, Свой ясный разум видеть в нем,

С ним сердцу нечего страшиться, И в нашей книге золотой Нет ни одной такой страницы, Ни строчки, даже запятой, Чтоб нашу славу притеминла, Чтоб заслонила нашу честь.

Да, все, что с нами было,— Было! А то, что есть,— То с нами здесь!

И все от коркн н до корки, Что в книгу вписано вчера, Все с нами — в силу поговорки Насчет пера И топора... И правда дел — она на страже, Ее никак не обойдешь, Все налицо при ней — и даже Когда молчанье — тоже ложь...

Кому другому, но поэту Молчать потомки не дадут, Его к суровому ответу Особый вытребует суд.

Я не страшусь суда такого И, может, жду его давно, Пускай не мне еще то слово, Что ёмче всех, сказать дано.

Мое — от сердца — не на ветер, Оно в готовности любой: Я жил, в был — за все на свете Я отвечаю головой. Нет выше долга, жарче страсти Стоять на том В труде любом!

Спасибо, Родина, за счастье С тобою быть в пути твоем. За новым трудным перевалом — Вэлохнуть С тобою заодно. И дальше в путь — Большим нальм алым — Ах, самым малым — Все равно!

Она моя — твоя нобеда, Она моя — твоя нечаль, Как твой призыв: Со мною следуй, И обретай в путн, И ведай За далью — даль. За далью — даль!

1950-1960

(1896-1979)

# ПРОЛЕТАРИЙ ГОВОРИТ

(Из поэмы)

...Дать человеку человечность, Мечте — захват безумных крыл, Вести из временного в вечность И к иебу, к небу — из могил.

Открыть все рынки и подвалы, Все двери настежь: ещь и пей! Ввести в разубранные залы Убогой улицы детей.

Смотреть, смеяся тихим смехом, Как полны счастья, как легки, Как рады солнечным потехам Их глаз святые васильки.

Нет моего. Всё ваше, ваше, Кто вин изысканных знаток? Другой их лил из вашей чаши, Другого нежил пряный сок.

Зачем, дитя, ты в жалком черном? Бери сверкание парчи. Смотрн, как ловко и узорно В цветах здесь вытканы лучи.

О мать, ты потеряла сына, Не плачь, здесь все твои сыны, Они почтут твои седины Своими песнями весны.

Старик, ты хмур — боишься ночи? Зачем молчанье и тоска? Я сам имею глаз пророчий, Я сам старее старика.

Ты хмур, что пали эти храмы? Ты зол,— дворцы в руках чужих? Кто был согбен— тот ходит прямо, Нет больше ниших и слепых.

Все чуда разом совершились, Как все расплавились венцы, За всех страдали, и молились, И гибли деды и отцы...

Кто духом был отважней прочих, Знал лишь могильные огни, Всегда безжалостные ночи И злом отравленные дни.

И саван мутного рассвета С лица земного я сорвал, И скорбь погасла, как комета, И ужас пал и задрожал.

И властный голос окрыленно На все края сказал: твори! И дети подняли короны В пыли смеющейся зари.

Усталых спины разогнулись, Вздохнула солнцем красота, И мне за это улыбнулись Детей хрустальные уста!

Огонь, веревка, луля и топор, Как слуги, клаяялись и шли за нами, И в каждой канле спал потоп, Скозь малый камень прорастали горы, И в. прутике, раздавленном ногою, Шумели чернорукие леса. Неправда с. нами ела и пила. Монеты вес утратили и звон, И дети не пугались мертвецов... Тогда впервые выучились мы Словам прекрасным, горьким и жестоким.

\* \* \*

Мы разучились нищим подавать, Дышать над морем высотой соленой, Встречать зарю и в лавках покупать За медный мусор золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли, И рельсы груз приносят по привычке; Пересчитай людей моей земли — И сколько мертвых встанет в перекличке Но всем торжественно пренебрежем. Нож сломанный в работе не годится, Но этим черным, сломанным ножом Разрезаны бессмертные страницы.

1921

#### БАЛЛАЛА О ГВОЗЛЯХ

Спокойно трубку докурил до конца, Спокойно улыбку стер с лица.

«Команда, во фронт! Офицеры, вперед!» Сухими шагами командир идет.

И слова равняются в полный рост: «С якоря в восемь. Курс — ост,

У кого жена, дети, брат,— Пишите, мы не придем назад.

Зато будет знатный кегельбан». И старший в ответ: «Есть, капитан».

А самый дерзкий и молодой Смотрел на солнце над водой: «Не все ли равно, — сказал он, — где? Еще спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет; «Приказ исполнен. Спасенных нет».

Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей. 1919—1922

#### САМИ

**Мариэтте** Шагинян

.

Хороший Сагиб у Сами и умиый, Только больно дерется стеком. Хороший Сагиб у Сами и умный, Только Сами не считает человеком. Смотрит он на него одним глазом. Никогда не скажет: спасибо. Сами греет для бритья ему тазик И седлает пони для Сагиба. На пылинку ошибется Сами,-Сагиб всеведущ, как Вишну, Бьют по пяткам тогда тростниками Очень больно и очень слышно. Но отец у Сами недаром В Беджапуре был скороходом,-Ноги мальчика бегут по базарам . Все уверенней год от году.

2

Этот год был очень недобрым: Круглоухого мышастого пони Укусила чернам кобра, И злой дух кричал в телефоне. Раз проснулся Сагиб с рассветом, Захогал он читать газету, Гонг надменно сказал об этом, Только Сами с газетою иету. И пришлось для бритья ему тазик Поручить разогреть другому, И, чего не случалось ни разу,— Мул не кормлен вышел из дому,

3

Через семь дией вернулся Сами, Как отбитый от стада козленок, С испарапанными ногами. Весь в лохмотьях, от голода тонок. Синяка круглолобая глыба Сияла, как на золоте проба. Один глаз ой видел Сагиба, А теперь ои увидел оба, «Где ты был, павиаи бесхвостый?» ---Сагиб раскачался в качалке. Отвечал ему Сами просто: «Я боялся зубов твоей палки И хотел уйти к властелииу. Что браминов и раджей выше,-Без дорог заблудился в долинах.-Как котенок слепой на крыше». «Ты рожден, чтобы быть послушными Греть мие волу, вставая рано. Бегать с почтой, следить за коиюшней. Я властитель твой, обезьяна!»

4

«Тот, далекий, живет за сиегами, Что к иебу ведут, как ступени, В городе с большими домами, И зовут его люди — Ленин¹ . Он дает голодным корочку хлеба. Даже волка может слелать человеком, Он большой Сагиб перед небом. И совсем не дерется стеком. Сами — из магратского рода. Но свой род для него уронит: Для бритья будет греть ему воду; Бегать с почтой, чистить ему поли.

<sup>1</sup> Так индийцы произносят имя Ленин.

И за службу даст ему Ленни Столько мудрых советов и рупий, Как никто не давал во вселенной,— Сами всех сагибов погубит»,

5

«Где слыхал ты все это, несчастный?» Усмехнулся Сами лукаво: «Там, где белым бывать опасно, В глубине амритсарских лавок. У купцов весь мир на ладони: Они знают все мысли судра, И почем В Рохильскире коин, И какой этот Ленни мудрый»— «Уходи!»— сказал англичанин. И Сами ушел с победой, А Сагиб заперся в своей спальне И не вышел даже к обеду.

6

А Сами стоял на коленях, Маленький, тихий и строгий, И молился длакому Лении, Непонятному, как йоги, Чтоб услышал его малые просьбы в своем городе, до которого птице Долегеть не всегда удалось бы,—Даже птице быстрей зарницы. И она б от дождей размокла. Слон бежал бы и сдох от бега, И разбилась бы в бурях, как стекла, Огненняя сатибов телега.

7

Так далеко был этот Ленни, А услышал тогчас же Сами, И мальчик стоял на коленях С мокрыми большими глазами. А вскочил легко и проворио, Точно маслом намазали бедра, Вечер пролял на стан его черный Благовоний полные ведра, Будто снова он родился в Амритсаре — И на этот раз человеком, — Инкогда его больше не ударит Злой Сагиб своим жестким стеком.

\* \*

«Когда возникнул мир цветущий Из равновесья диких сил...» Баратынский

Праздничный, веселый, бесноватый, С марсианской жаждою творить, Вижу я, что небо небогато, Но про землю стоит говорить.

Даже породниться с нею стоит, Снова глину замешать огнем, Каждое желание простое Осветить неповторимым днем.

Так живу, а есля жить устану, И запросится душа в траву, И глаза, не видя, в небо взглянут,— Адвокатов рыжих позову.

Пусть найдут в законах трибуналов Те параграфы и те года, Что в земной дороге растоптала Дней моих разгульная орда.

1920

\* \*

Длинный путь. Он много крови выпил. О, как мы любили горячо — В виселип качающемся скрипе И у стен с отбитым кирпичом.

Этого мы не расскажем детям, Вырастут и сами все поймут, Спросят нас, но губы не ответят И глаза улыбки не найдут.

Показав им, как земля богата, Кто-нибудь ответит им за нас: «Детн мира, с вас не спросят платы, Кровью все откуплено сполна».

### БАЛЛАДА О СИНЕМ ПАКЕТЕ

Локти резали ветер, за полем — лог, Человек добежал, почернел, лег.

Лег у огня, прохрнпел: «Коня!» — И стало холодно у огня,

А конь ударил, закусил мундштук, Четыре копыта и пара рук,

Озеро — в озеро, в карьер луга, Небо согнулось, как дуга.

Как телеграмма, летнт земля, Ровным звоном звенят поля.

Но не птица сердце коня, не весы, Оно заводится на часы.

Два шага — прыжок, и шаг хромал, Человек один пришел на вокзал,

Он дышал, как дырявый мешок, Вокзал сказал ему: «Хорошо».

«Хорошо»,— прошумел ему паровоз И снинй пакет на север повез,

Повез, раскачиваясь на весу, Колесо к колесу, колесо к колесу, колесо к колесу.

Шестьдесят верст, семьдесят верст, На семьдесят третьей — река и мост,

Динамит и бикфордов шиур — его брат, И вагон за вагоном в ад летят.

Капуста, подсолнечник, шпалы, пост, Комендант прост, и пакет прост,

А летчик упрям и на четверть пьян, И зеленою кровью пьян биплан.

Ударили в иебо четыре крыла, И мгла зашаталась, и мгла поплыла.

Ни прожектора, ни луны, Ни шороха поля, ин шума волны.

От плеч уж отваливается голова, Тула мелькиула, плывет Москва.

Но рули засиули на лету, И руль высоты проспал высоту,

С размаху земля навстречу быет, Путая ноги, сбегался народ.

Сказал с землею набитым ртом: «Сначала пакет — нога потом».

Улицы пусты, тиха Москва. Город просыпается едва-едва.

И Кремль еще спит, как старший брат, Но люди в Кремле инкогда не спят.

Письмо в грязи и в крови запеклось, И человек разорвал его вкось,

Прочел, о френч руки обтер, Скомкал и бросил за ковер.

«Оно опоздало на полчаса, Не нужно, я все уже знаю сам».

### ПЕСНЯ ПАРТИЗАН-ГОРЦЕВ ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В старину скакал мюрид тут Шамиля, Газавата шашкой горы шевеля.

Нынче шашки наши светят, как заря, По горам идут мюриды Октября,—

По горам, винтовки черные неся, Над врагами словно коршуны вися.

Люты белые, как волки той зимой, Они крашенные злобой как сурьмой,

Они белою расшитые каймой,— Вспомни: много ли вернулось их домой?

Как на птичьем пире сокол-тамада, Белым — ворона мы дали тамадой,

Били пулей прямо в сердце их тогда, Били плечи их мы каменной бедой.

Чтобы камень их как молотом ломал, Чтобы холодом обвал их обнимал,

Чтоб каленая сточила их вода, Чтоб им в горы не вернуться никогла.

1919 - 1941

(Отрывок) .

1

Я помню ту осень и стужу, Во мраке бугры баррикад, И отблеск пожарища в лужах, И грозный, как ночь, Петрограді

И в ночь уходили мужчины С коротким приказом: Вперед! 1 Без песен, без слов, без кручины Шел питерский славный народ,

И жеищииы рыли толпою Окопы, о близких шенча. Лопатой и ржавой киркою В тяжелую землю стуча,

У них на ладонях темнели Кровавых мозолей следы, Но плакать они не умели — Как были те люди горды!

И как говорили без дрожи: «Умрем, не отступим назад. Теперь он еще нам дороже, Родиой, боевой Петроград!

За каждый мы камень сразнися, Свой город врагу не сдадим...» И теми людьми мы гордимся как лучшим наследьем своим!..

### костер у смольного

На пороге немыслимых дней, Там, где Смольный стоял, как гора, Был солдат из рабочих парней, И задумался он у костра.

Он глядел в этот жаркий костер И за огненный видел порог, Что костер этот пламя простер В бесконечиость походных дорог.

Осветил небывалые дни, И горела на шлеме звезда, И горели биваков огни, Нестерпимо большие года.

Пусть они отсверкали в былом, Все казалось, что снова стоит У сибирских костров, над Днепром, Там, где город далекий — Мадрид. В сорок пятом окончился шквал. Полон чувством единым одним, Уж в Берлине стоял генерал, И костер догорал перед ним.

И в костре том, на майской заре, Он узнать уголек был не прочь От костра, что когда-то горел Перед Смольным в Онтябрьскую ночь!

Я много жил,
И лет уж мне немало,
Но радоваться, право,
Есть чему —
Я видел жизни
Новое начало
И всей душою
Слеповал ему.

По-новому Вся мира жизнь открылась, И в книге века Начат новый лист. И в языке планеты Утвердилось За словом Л е н и н Слово к ом м у н и с т.

Клич «За свободу» Все народы сблизил, И клич «За мир» Заставил их прозреть, Прокляв фашизм, Который их унизил, Сломав его, Рабовладельца, плеть,—

Они морями крови Заплатили За право жить И вольностью дышать. Они своих героев Породили, Бессмертных, Как иародиая душа!

И человек В грядущее поверил, Стремящегося Видел я его, Как изгонял он Дух раба и зверя Из темных ям Сознанья своего.

И, Партией великою Веломый, Жил человек, И ои живет не эря, В горах, в лесах, в полях — Он всюду дома, И города он строит, И моря.

И в космосе
Встречается с друзьями,
Как и с друзьями
На земле своей,
Где я живу
И молодею с вами
И молодеть
Хочу повеселей!
1976

### ОКТЯБРЬ

Наш старый дом, что мог он ждать? Что вндел он, мой терем днвный? Покой снегов, Тоску дождя, Побон бешеного ливня.

И думалося — будут дуть Печаль н ветер бесконечно В его березовую грудь, В его развинченную печку.

Но этот день Совсем иной, Еще невиданный доныне, Он сделал осень нам — весной И холод сделал нам теплынью!

В сыром углу, Сырой стеной — Где только мышн былн прежде — Величественно предо мной Прошли возможные надежды,

И в этот день Больная мать Впервые, кажется, забыла чужих и близких проклинать; Чужнм и нам Проснть могилы.

Наш старый дом, что мог он ждать? Что видел он, мой терем дивный? Покой снегов, Тоску дождя, Побон бешеного ливня.

В перчатках счастье— не берут, Закрытым ртом— не пообедать. Был путь мой строг, Был путь мой крут, И тяжела была побела.

Но в прошлом рытвины преград. И слышал я, Соседки ныне Моей старушке говорят Об умном и хорошем сыне.

1925

# вступление

Вспомним,

как жили, грошей не копя,

Платы не зная.

в карманах не шаря...

Жизнь

по душам, за душой —

ни копья,

Кроме

земного шара. Кроме одной

> дорогой стороны

С песней

до звездных вышек!

Чем мы

богаты? Тем, что —

Счастливы?

Тем, что дышим.

546

Тем, что -по бабушке не родня — Мы побратались до гроба. Я за тебя, ты --за меня. И за Республику оба... Что же ты песню на хитрую Стал перестраивать, сверстник? Надо. товарищ. любить и беречь Наши военные песни. Надо беречь чтобы пела и желась И никогда не скользила По голубой гололедице глаз Наша гражданская сила, , i to the Чтобы и в песнях любимой страны Брали все выше и выше! Чем мы богаты?

Да тем, что стройны,

Тем, что

живем и дышим.

Тем, что по бабушке

Мы не родня — побратались

до гроба,

Я за тебя.

> ты за меня.

И за Республику оба!

<1929>

#### о юности

Мне говорят: Мол, мы не дышим маем, Мол, юности расцветок не берем. Ах, чудаки! Они не понимают: Мы юношествовали с Октябрем, Быть современником Огромной славы: Ленин, Включать в артерии

его высокий ток!

Кто был моложе нас? Какое поколенье? Кто?

Мне говорят: Учитесь трелям Фета, Льют соловьи, Грохочет водоем; Ах, чудаки, Друзьям, как эстафету, Мы, умирая, Песнь передаем.
И эта песнь простреленной, пропетой, Как кольт, Как молоток, в работе под рукой. Какой, скажите мие, Из всех поэтов Выл больше нае поэт? Скажите мие, Какой С

Мис говорят: История с колена Вам метит в грудь... Враг жив... не позабудь... Ах, чудаки! Все наше поколенье Над баррикадами поднять готово грудь.

Нас и не грел Камин благополучья, В сибирских рудниках Нас шлепал адмирал. Но рабский страх Нас никогда не мучил. И никогда Осмысленней и лучше Никто еще Не жил, Не умирал!.

<1930>

### ПЕРЕД КАРТОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Грядущего карта — грубаї Чего там на Маркса коситься! Давайте Построим Свои отруба С бордорчиком русского ситца! «Чего там, — толкуют Кривые умм. Мечтатели правого крена, Вчера — Рабушинский,

Сегодня — мы Едим Поросенка с хреном.

Октябрь — это Классовый мир, Покой...» Довольно, философы, каркать! Мы видим совсем, Совсем не такой Грядущего нашего карту.

Не в ситце березок, Не в русском овсе На старокалужском насте, Грядущее видим На светлом шоссе Электриков-энтузиастов.

Нас каждого Голод и холод прожег, Над каждым ворон покаркал, И кровью пропитан Каждый флажок Этой великой карты!

Но мы понимаем: Не сразу, Не вдруг, Не поднятым кверху бокалом, А вскинутой волей Мильопов рук С высоким октябрьским накалом!

У витрины световой Госторга Вспомнил я, увидел с высоты Молодость в солдатских гимнастерках Неправдоподобной простоты.

Вот они стоят передо мною, Юноши в семпадцать — двадцать лет, Неприступной и живой стеною Ныне воспеваемых побел.

Босые, нечесаны, небриты... Но щетиной этих юных лиц Были, как штыками, перерыты Все обозначения границ.

Без сапог, в задрипанных обмотках, Сквозь огромный азнатский дождь, С песней, с матом, с кровью в сердце... Вот как Шла к бессмертью наша мололежь!

Шла, чтобы, наголодавшись вдосталь, Занимая Керчь или Тагил, Обрестн последнее удобство Братских достопамятных могил.

От Владивостока и до Польши Проведен пунктир кровавый— тел. Но спроси, поставь любого— больше Ничего никто и не хотел!

Да и так ли мало быть пунктиром Или историческим звеном Между старым И грядущим миром? Мы и не мечтали об ином!..

Но, трудясь до белого каленья, Зной крепя и плавя мрамор зйм, Мы откроем новым поколеньям Дверь в грядущее, Как двери в магазин.

Сентябрь 1933

```
ПЕСНЯ СТАРОГО РАБОЧЕГО
```

1

Когда

я стану

старнком, Мой сын

придет

н спросит:

«Скажн мне, где,

отец,

при ком

Ты был семнадцатую осень?»

«Мой сын, я дрейфить

Я вел

на Смольный броневик...»

2

Когда

я стану

стариком, Перебирая

даты, Сын спроснт:

«Где, скажи,

при ком Ты был, отец,

в двадцатом?» «Мой сын,

мне домом был окоп,

Мы с Фрунзе бралн

Перекоп».

3 Когда

я стану стариком,

Сын спросит: «А постой-ка,

Скажи мне,

где, отец, при ком

Ты был

я был

на штурмах

стройки?» «Для нас

был все

фабричный дым:

рабочим рядовым...»

4

И спросит

сын меня

тогда,

Окинув

взглядом: «Скажи,

а где ж

за все года,

Отец,

награда?..»

«Ты — сын, ты — новый человек,

Ты оправдал мой труд,

мой век...»

1930

553

#### КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Мальчишку шлепнули в Иркутске. Ему семнадцать лет всего. Как жемчуга на чистом блюдце, Блестели зубы У него.

Над ним неделю измывался Японский офицер в тюрьме, А он все время улыбался: Мол, ничего «не понимэ».

К нему водили мать из дому. Водили раз, Водили пять. А он: «Мы вовсе незнакомы!..» И улыбается опять.

Ему японская «микада» Грозит, кричит: «Признайся сам!..» И били мальчика прикладом По знаменитым жемчугам.

Но комсомольцы На допросе Не трусят И не говорят!

Недаром красный орден носят Они пятнадцать лет подряд.

...Когда смолкает город сонный И на дела выходит вор, В одной рубашке и в кальсонах Его ввели в тюремный двор.

Но коммунисты На расстреле Не опускают в землю глаз! Недаром люди песни пели И детям говорят про нас.

И он погиб, судьбу приемля, Как подобает молодым: Лицом вперед, Обнявши землю, Которой мы не отдадим!

(1899-1973)

### НОЧЬ НА 25-е

Дождь дымился в эту ночь пересевом пыли. Толкачи скользили прочь, путались

и выли.

А депо кипело.

Там —
в паровозном зале
растревоженным цехам
ружья раздавали.

Шли цеха за счастье в бой, разливаясь наспех, как прорвавшийся прибой, захлестнувший насыпь.

И над миром грянул гром!...
К утру подморозило,
небо глянуло серо—
как стальное озеро.
Утром шли на тихий Дон
папахи лохматые.
Выпал снег,
и таял он.
Было 25-е.

Ноябо» 1925

### зимнии

Все дрова, дрова рядами. Мокрый от дождя торец. За дровами, за дождями, как серебряный, дворец.

Ну, и клетка золотая— прошлого последний день! Ну, и лестница крутая— за ступенями ступень!

А по мраморной крутой все солдаты,

все матросы... А по клетке золотой ходит гул многоголосый... А по темной,

по волне — белопенной,

белогривой,---

по широкой, по Неве —

катерок вольнолюбивый.

Над волною возникает, исчезает за волной. Вышел в море, одевает

алым флагом шар земной.

1966

### **КРЕМЛЬ**

Вдруг вспыхнет полночь куполами, кольчугой полыхнет икон,— красногвардейскими кострами Кремль озарен, Кремль изменен.

Огни и тени пролетают. а башни.

въезды и мосты

от тех костров приобретают иные грани

и черты.

Как бы могучее движенье в туманах различает глаз, как бы идет перемещенье огромных глыб, тяжелых масс.

Куранты всполохом охватит и две стрелы вдруг став одной, начнут на жарком циферблате

и новый день, и век иной.

1966

(1868-1930)

### мы қузнецы, и дух наш молод...

Мы кузнецы, и дух наш молод, Куем мы к счастию ключи! Вадымайся выше, тяжий молот, В стальную грудь сильней стучи! Мы светлый путь куем народу, Мы счастье родине куем... В горые желанную свободу Горячим закалим огнем. Ведь после каждого удара Редеет тыма, слабеет гиет, И по полям родным и ярам Народ измученный встает.

ПАМЯТИ БОРЦОВ, ПАВШИХ В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ 1917 г.

Шли они шумной столицей Дружно и ночью и днем, Были отважны их лица, Очи пылали огнем.

Шли они стройно рядами, Смело и гордо вперед, Храбро сражаться с врагами За пролетарский народ.

Шли, не смыкаючи вежды, Кровь молодую пролить, С полною в сердце надеждой Злого врага победить.

Зная, на алой их крови Солнце свободы взойдет И на распаханной нови Бедный воспрянет народ... Думы, мечты их свершились Год лишь одии миновал, Слуги Ваала свалились, Рухиул злодей-капитал.

Сила буржуев, как гуинов, Рушится, гибнет, гниет, Царство Великой Коммуны Всюду со славой грядет.

Пахарь-бедияк и рабочий, Славной Коммуны оплот, Гордо вперяючи очи, Соколом смотрит вперед.

Смелы их смуглые лица, Дышит отвагою грудь, Счастьем свобода-зарница Их озаряет весь путь.

#### гимн коммунаров

Мы, дети сильные Коммуны, На свете любим правду, труд, В душе и сердце вечно юном Порывы светлые живут. Поля, леса, луга и нивы Наш дружный труд благословят, Трудом мы рук своих счастивы, В труде мы вядим жизин клад!

С трудом — нам инчто роковые удары, Дружней и смелее вперед, коммунары, Под алое знамя великих вождей! Там видим мы счастье и благо людей... Вперед же, вперед, коммунары, смелей!

У нас у всех одна забота, Одной мечтою мы горим: Гиилые туидры и болота Мы в сад цветущий превратим... И голод нам тогда не страшен Средь сел и красных городов, Когда заблещут ленты пашен Червонным золотом хлебов...

С трудом — нам инчто роковые удары, Дружней и смелее вперед, коммунары! Под алое знамя великих вождей! Там видим мы счастье и благо людей... Вперед же, вперед, коммунары, смелей!

Расти, цвети, Коммуна, краше Под ярким пурпуром знамен На страх врагам, на счастье наше, Во благо будущих времен! Мы за Коммуну все стеною Пойдем от плугов и станков, И силой рати трудовою Во прах сотрем своих врагов!

С трудом — нам ничто роковые удары, Дружней и смелее вперед, коммунары, Под алое знамя великих вождей! Там видим мы благо и счастье людей... Вперед же, вперед, коммунары, смелей!

Хвала труду и каплям пота, Хвала мозолистым рукам, Хвала всем любящим работу, Хвала восставшим бедиякам. Хвала и пашиям и заводам, Взрастившим храбрых сыновей, Хвала погибшим за свободу В объятьях тюрем и цепей!

С трудом— нам ничто роковые удары, Дружней и смелее вперед, коммунары, Под алое знамя великих вождей! Там видим мы благо и счастье людей... Вперед же, вперед, коммунары, смелей! Октябля, 1918

#### ОКТЯБРЬ

Октябрь пронесся Над Русью шквалом, С громовой силой, В сияньи алом.

В дымящем вихре Истлели троны, Как пыль, исчезли Царей короны.

Метались в страхе Дворцы, чертоги, И в прах свалились Былые боги...

Октябрь сильнее Грозы, вулканов, Взмутил народы За океаном.

Октябрь в плавильне — Старинный город Спаял могуче И серп и молот.

1918

(1914-1951)

#### во славу разведчиков

Врастая с костями в домашние вещи, На пуховиках от озноба дрожа, Немало поэтов прилично

клевещут на всех.

Теплотою квартир дорожа: «Как будто зовущи Зеленые пущи, Земной тихоход На свободу отпущен; Ему, как немногим, В глухие отроги И к сердцу земному Открыты дороги. Bcero: поступиться Периной да шпицем, И книзу с четвертой Площадки спуститься, Минуя свой дворик, Где воздух так горек, Где дремлет В тулуп упакованный дворник, На волю! И сразу, Доступная глазу, Стозвездная полночь Легла бы рассказом. Как шлях, по пути В Кременчуг и Путивль. Как песня. Которой конца не найти. Сквозь ветер, сквозь ливень, В тяжелом наливе Хлеба зашумелн б С Полтавы до Ливен, И, хору их вторя,

На гулком просторе Вздохнули бы степи От моря до моря Под клекот орлиный, Под посвист ветров Ночами скитаний. Стоянок, костров, Глухим океаном, Где жить великанам... Но мы — тихоходы, Земля велика нам. И где нам до страсти Рискованных странствий --Нас солнце не греет, Нас душит пространство, Нам буря грозна. Словно волчья грызня. И ветер палящий --Не ветер - сквозняк. Просторы пустуют, Закрыты вчистую». Неправда, товарищи! Я протестую! Отряды уже До глухих рубежей Идут под дорогам Былых мятежей, По снежным заносам, По дикому ворсу Травы — за Чапаем. За пламенным Шорсом, Плывут корабли В полуночной дали Сквозь льды, сквозь туманы До края земли; Удар приннмая В открытые груди, Ведут их бесстрашные, Гордые люди. Они не забыли Недавние были: Отцы наши Кровью за землю платили. Чтоб лети, как в сказке.

Смоглн, осмелев, Стоять по-хозяйски На этой земле. А если меж старых, Семейственных, ярых Реликвий живут еще Люди в футлярах, То разве для них, Погребенных в пыли, Вессъем наполнена Чаппа авман?.

1935

\* \* \*

В который раз ндти на перепутья, Следить, нахохлясь, в небе журавлей И ощущать, Как коршун в клетке — прутья, Всю горем в неумелости своей; Приглядываться ко всему земному, Разгадывая каждое зерию, И видеть то, что с летских лет знакомо И понято в отдельности давно: Черемуха растет на косогоре, Ужодат в пойму вымодки зайчат; Что рожь цветет, Что ражь цветет, Что летний день просторен, А молодым е Ялоки горчат.

Но и мон далекие потомки Увидят и услышат наяву, Как рожь цветет, как свищет ветер тонко И миут зайчата мокрую траву,

А я, носнвший к Днепрострою камень, Я видел от Кремля в полуверсте И лирика с трахомными глазами, И первый трактор, ухолящий в степь. И все, что было, Все, что есть сегодня, Соленым ветром бьющее в глаза, Уходит в море, поднимая сходни, Чтоб никогда не приходить назад.

Я, современник этого, До слова Ответственный за звон строки моей, Я должен чуять запах этих дней В невыразимой сложности живого. 1935

> Так же прекрасна была земля В дивном серебряном блеске... *H. В. Гоголь*

Опять передо мною Кривою тропою Кленовый лесок Подошел к водопою.

\* \* \*

Где слева и справа Везвестные травы В вечернем логу Стерегут переправу;

И берег так дик, И река на пути, И кленам В просторную степь не уйти,

А здесь на отвале И мы вырастали, Как стая кленков На обугленном пале,

Пока не ушли По следам батальонов От брошенной шахты, От детства, от кленов. Бездомными днями, Чужнми огнями Кружилась страна, Как волчок под ногами,

И вот за Уралом, Где поезд мотало, Троих желторотых Разбило о шпалы,

Чтоб сумрачным кленам, Другнм, незнакомым, Стоять и не плакать Над склепом зеленым,

Чтоб перьями дымными И голубыми Высокне тучн Летели над инми,

И кровная память Жнла между намн Навекн — как песня, Навеки — как знамя.

Не так это просто — Сквозь снежные версты Качаться под ветром Холодным и острым,

Чтоб здання города Просто и гордо Дышалн у северных Хмурых фнордов.

Не так это просто — Слепящне версты Песков проходить По пустыне отверстой.

Чтоб вырос веселый Зеленый поселок Под дьявольским солнцем В степн невеселой. Без прав, без дипломов, В тайгу, в буреломы Несли мы приказы Своих исполкомов

И делали дело Неплохо, пожалуй, Работали И умирали без жалоб,

Чтоб новая молодость Встала за нами— Как наша работа, Как слава, как знамя.

### ЭСТАФЕТА

Всадник скрылся в пшенице Возле низких ракит, Только шапка, как птица, Над пшеницей летит.

И погоня от брода По летящей, по ней, Бьет, не спешившись, с ходу, С запаленных коней.

Как сквозь дымку все это, Как во сне оживет: Степь Задонская. Лето. Восемнадцатый год.

И высокий, сутулый, С темной мукой в глазах, Навзничь брошенный пулей, Неизвестный казак.

С боязливою лаской— Чувством теплым одним— Два дружка, два подпаска Наклонились над ним. Смерть его распростерла, Словно крест, у межи, Кровь толчками из горла С тихим свистом бежит;

И не слышно ни слова, И дыхания нет, Лишь из пальцев лиловых Чайкой рвется пакет,

А куда его надо И кому передать? — Не случилось ребятам Научиться читать,

Но сияние алой На папахе звезды Больше слов рассказало Пастухам молодым.

И, дорогу срезая По широкой кривой, Старший, набок сползая, Поскакал к Таловой.

Там за волю сражаться, Как своих сыновей, Вел полки богучарцев Василенко Матвей.

Ой вы, дальние дали, Ветра вольного гик! ...А второго пытали Лютой пыткой враги.

Рыжий сотник глумился: «Что ж ты, милый, молчишь? Где товарищ твой скрылся? Не видал, говоришь?»

И нагайка, змеею Завиваясь к концу, Била, бешено воя, По глазам, по лицу... И ни слова, ни знака. Сотник вскинул клинок: «Что же, скажещь, собака?» Но молчал паренек.

Словно в поле ромашка Под свистящей косой, Пал он, срезанный шашкой, Непокрытый, босой...

Гей вы, степи, далече Ваш дымится восход! Смертной пулею мечен Восемнадцатый год.

Таловая и Лиски, Воронцовка, Бахмут! Поименные списки Павших не перечтут,

Но об этом подпаске Есть: «Погиб за народ Васька Савинков. Ваське Шел пятнадцатый год».

1938

# СОДЕРЖАНИЕ

Феликс Бурташов. Слушайте музыку революции 5

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
О ВЕЛИКОМ ОКТЯБРЕ

### Василий Александровский

«Взрывайте...» 31 Из цикла «Борьба» 32 Вожатому 32 Мы 33 «Верко я.— мы грядущее выняичим...» 33 Перевия (Отрывок из позмы) 34 Я 35 Краскоармейцам 36

«Ну да, люди все такие...» 36

### Джек Алтаузен

Баллада о четырех братьях 38 Первое поколение (Отрывок из лирической поэмы) 40 Родина только опиа 47

# Павел

### Антокольский

Октябрьские стихи 48 Октябрьский вихрь 52 Двести пятьдесят миллионов 53 Повесть временных лет (Отрывок из поэмы) 54

#### Павел Арский

Восстание 57

Красный Петроград 58 Сын 59

#### Николай Асеев

Небо революции 60 КУМА 61 (МАВИ БУДЕНИОТО 62 МАВИ БУДЕНИОТО 63 ПОЭМА 65 БРЕМЯ 74 ЧИТЬ 63 ПОЭМА 65 БРЕМЯ ЛУЧШИХ 68 ОИА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 69 ЧИТАЯ ЛЕНИЯ (ФРАЕМЕТЫ) 72 ОПЫТ ПОРГЕТА 75 НАВИ ОКТЯбрь 78

### Эдуард Багрицкий

мы) 80 «IV» 83 Октябрь 84 Октябрь 84 СССР 87 СССР 87 Смерть пионерки 88 Лении с изми 93 Лума про Опанаса (Отрывки из поэмы) 94

Освобождение (Отрывки из поэ-

#### Демьян Бедный

Проводы 104
Клятва 106
Просведий превал 107
Пеосведий превал 107
Революционный гудок 107
Революционный гудок 107
Ефиралье 108
Братксив могилы 109
Братксив могилы 109
Братксив могилы 109
Братксив могилы 101
Про землю, про рабочую доля Фрагленты) 111
Труд 117
Труд 117
Труд 117
Прина принца (Поэма) 119

### Александр Безыменский

Присяга 124
Молодая гвардия 124
На штурм небес 125
Партбилет № 224332 126
Товарищ Ленин 126
О шапке 170-1040 и поэмы) 129
Феликс (Отрывки из поэмы) 129
Кремль. 1918 (Фрагмент) 135

Кремль. 1918 (*Фрагмент*) На том стоим 138 Уроки истории 139

### Александр Блок

Двенадцать *141* Скифы *151* 

Скифы 151 3. Гиппнус (При получении «Последних стихов») 154

### Валерий Брюсов

России 156
Нам проба 157
Октабрь 1917 года 157
Только русский 158
Труд 169
Пол гуля и заримы 160
Третья осець (1917—1920) 161
К русской реасполици 162
⊀ вырастал в глухое вреСССР 163
ЗСФСР 164

СССР 163 ЗСФСР 164 Магистраль 165 Лении 166

### Павел Васильев

К портрету Степана Радалова 168 Повествование о реке Кульдже 169

### Демьяну Бедному 172 Александр Вермишев

Площадь Дворцовая 174 «Аврора» 175 Хмурое утро 175 Новому человеку (Агитпла-

кат) 175

«Что главное сегодня?» 176 Рабочий класс 176 «Мы победим, мы это твердо знаем...» 176 Наш стяг 177

### Николай Власов-Окский

Дайте песен! 178 Хоровод революций 178 Решимость 179 К труду! 179 Красный взмах 180

### Михаил Герасимов Вождю 181

«Мы победим, клокочет сила...» 182 Зарево заводов (Фрагменты) 183

# Михаил

Голодный Партизаи Железияк 184 Песия о Щорсе 185

### Сергей Городецкий

Россия 186 Над комплектом газет 187 СССР 188 Наш Ильич 190

### Виктор Гусев

Октябрьский смотр 192 Я — русский человек 195

# Николай

Дементьев Студенты в девятнадцатом году 197

# Мать 199 Сергей Есенин

Кантата 204 Иорданская голубица (Отрывки) 204 Небесный барабанцик 205 Русь советская 208 Письмо к женщине (Отрывок) 210 Ленін (Отрывок из поэмы «Гуялй-поле») 211

ляй-поле») 211
Баллада о двадцати шести 214
«Издатель славный» 219
Воспоминание 219
«Спит ковыль. Равнина доро-

«Спит ковыль. Равинна дорогая.» 220
«Неуютная жидкая лунность..» 221
Анна Снегниа (Из поэмы) 222
Капитан земли 223
Песиь о великом походе (Отрыв-

ки из поэмы) 225
Николай
Заболоикий

Город в степн (*Отрывки*) 235 Ходокн 236

# Рюрик Ивнев

Смольный 238
Пенни 238
Народ 239
«Я помно день Октябрьского
восстанья..» 239
Октябрьская поэма (Отрые«Пусть мне ответит кто-инбудь
на светс»... 242
Лении 1917 года 242
Семнадцатый год (Ия поэмы) 243

### Илья Ионов

В один союз 245 Грядущее 245 Россия 246 Коммунисты 247

### Михаил Исаковский

Матери 249 Письмо в Страну Советов 249 У Мавзолея Ленина 251 Песия о революции 251 25 октября 1917 года 252 Пума о Ленине 253

### Дмитрий Кедрин

Крым 263

Песня о живых и мертвых 256 Строитель 257 Кремль 258 Кукла 259 Двойник 261

> Владимир Кириллов

«Гремят мятежные раскаты...» 265 Железный мессия 265 Матросам 266 «Флаг кумачовый на скудном шесте...» 267

25 октября 268 Семен Кирсанов

Читая Ленина 269 О наших кингах 270 Двадцатые годы 272 Старые фотографии 275

> Николай Клюев

«Из подвалов, из темных углов...» 280 Гими великой Красной Армин 280 «Огонь и розы из знаменах...» 282 Юность 283

> Василий Князев

Песня коммуны 285 Новая метла 286 Сын коммунара 287 Бессмертное 289

> Павел Коган

Письмо (Отрывок) 290 Первая треть (Отрывки из романа в стихах) 291

### Борис Корнилов

Открытое письмо моим приятелям (Отрыки) 294 Интернациональная 295 Октябрьская 297 Осень (Отрыки) 929 Тезиса рольна (Отрыки) 303 Коммунисты наут перед (Ия польных Триполье») 304 Росская концоармейца (Ия польных Триполье») 304 Расская концоармейца (Ия польных Трипольем) 304 Расская концоармейца (Ия польных Трипольем)

мы «Моя Африка») 307 Алексей Крайский

Декреты 311 «Аврора» 311 Гранн грядущего 312 Призыв 313

Глеб

Глеб Кржижановский

Из цикла «Сонеты» 314

Михаил

Кульчицкий

«Самое страшное в мнре,..» 316 Маяковский (Последняя ночь государства Российского) 316 Самое такое (Поэма о России. Отрывки) 318

Василий

Лебедев-Кумач
Песня о Родине 322
Священная война 323
Октябрьская звезла 323

Владимир Луговской

Рассвет 325 Батарея 327 Письмо к Республике от мосго друга 329 Большевикам пустыни и вес-

ны 331 Курсантская венгерка 333 Лении 335

ении 330

Середина века (Из поэмы) 338 Юность (Из поэмы) 338 Москва (Из поэмы) 340 Ночной патруль 343

Анатолий

Луначарский

Марсово поле 346 «Прислушайтесь! Чу! Отдаленные раскаты...» 348

### Николай Майоров

Ленин 349 Мы 350 «Нам не дано спокойно сгнить в могиле...» 351 Творчество 352

### Леонид Мартынов

«Между домамн старыми...» 353 Революционные небеса 353 Путь революционера 354 Революция 355 Двадцатые годы 355

Революция 355 Двадцатые годы 355 Свобода 356 Вас не было еще... 358 Октябрь 359

> Алексей Маширов-Самобытник

Красный цветок 360 Рабочий клуб 361 Революция 362 «Эти мощные, грубые глыбы...» 363

### Владимир Маяковский

«Ешы вывывасы, рябоннов жуй...» 364 Девый мырш 364 Ола революции 365 Погрясающие факты 366 Владимир Ильич! 368 Последняя страничка гражданской войны 370 рм серин «Окия сатиры» 371

Прозаседавшнеся 372 Комсомольская 373 Владимир Ильич Лении (Из поэмы) 378 Хорошо! (Отрывки из поэмы) 409

Товарищу Нетте - пароходу н человеку 423 Стихи о советском паспорте 426 Во весь голос (Первое вступление в поэму) 428

Разговор с товарищем Лениным 435 Ленинцы 438

### Иван Молчанов

Вёсны *441* Сорок лет спустя 442 Баллада о мече (Быль) 445 Мон Октябрн (Отрывки) 447

### Алексей Недогонов

Моя родословная 450 Воспоминание 452 Завещанне (Отрывок) 452 Знамя 453

# Егор Нечаев

Свобода 456 Привет 7 ноября 1919 года 457

### Сергей Обрадович

«Октябрьский ветер стонет глухо...» 459 Октябрь 459 Сдвиг 460 Из поэмы «Россия» 462

### Петр Орешин

«Вспыхнуло вешнее пламя...» 463 Урожай 463

#### Борис Пастернак

Кремль в буран конца 1918 года 466 Высокая болезнь (Отрывок) 467 К Октябрьской годовщине (Отрывок) 468
«Ты рядом, даль социализма...» 470

# 1917-1942 472 Андрей Платонов

Правда 471

Путь в горы 473 «Познаны нами тайны вселенной...» 473 Суньба 474 «Мы пройдем тебя до края...» 474

# Николай Полетаев

Красная площаль 475 «Горят все в золоте ручьн...» 475 Полеты раньше и теперь 476 «Портретов Ленина не вид-

# но...» 477 Александр Прокофьев

Разговор по душам 478 «Потомкам пригодится. Не от-кинут...» 479 Матрос в Октябре 479 День второй 480 Шел Октябрь 481

### Виссарион Саянов

Ровесникам 483 С тобой 484 Октябрь 485 За Нарвской заставой в первые дин Октября 486 Отрывок из поэмы 488 Революция 489

### Михаил Светлов

Гренада 490 Лирический управлел 492 Боевая Октябрьская 494 Песня о Каховке 495 Первый красногвардеец 496 Россия (Огрывок) 497 Советские старики 498 Жизів поэта 499

# Илья Сельвинский

О, этн днн 501 Улялаевщина (Отрывок из эпопеи) 501 Наша бнография 504

Паша онография 504
Письмо к интеллигенции мира 506
Парад на Красной площади 7 иоября 1967 года (Отрывок) 509

#### Дмитрий Семёновский

Товарищ 512 Знамя 512 Ярославль 513 Леннн 514 «Стонт жить на белом свете...» 515

# Вадим Стрельченко

Родине 516 Чтобы! 516 Слава 517

### Александр Твардовский

Страна Муравия (Отрывок из поэмы) 520 Молодость 524 Памяти Леннна (Отрывок) 526 О юности 528 За далью — даль (Из поэмы) 530

### Николай Тихонов

Пролетарий говорит (Из поэмы) 532 «Огонь, веревка, пуля в топор...» 533 «Мы разучились нищим подавать...» 534 Баллада о гвоздях 534 Сами 535 «Праздничный, веселый, беснова-

«Праздинчимй, веселый, беснова тый.» 53 до. Он много крови выпил...» 538 Баллада о синем пакете 539 Баллада о синем пакете 539 Песия партизан-горцев времен гражданской войны 541 1919—1941 (Огрывок) 541 Костер у Смольного 542 «Я много жил...» 643

### Иосиф Уткин

Октябрь 545
Вступление 546
О юности 548
Перед картой электрификацин 549
«У витрины световой Гос-

«У внтрины световой Госторга...» 550
Песня старого рабочего 552
Комсомольская песня 554

### Николай Ушаков

Ночь на 25-е 555 Зимний 555 Кремль 556

### Филипп Шкулёв

Мы кузнецы, и дух наш молод... 558 Памяти борцов, павших в октябрьские дни 1917 г. 558 Гими коммунаров 559 Октябрь 561

### Павел Шубин

Во славу разведчиков 562 «В который раз вдти на перепутья...» 564 «Опять передо мною...» 565 Эстафета 567 П 41 Поэты — Революции / Сост. и вступ. ст. Ф. Бурташова; Ил. В. Горелова.— М.: Правда, 1987.— 576 с., ил.

Этот сборник выходит к 70-легия Великой Октябрьской социалистической революции. В него включени произведения русских поэтов, созданные в первые десятилетия Советской вдасти. Наряду с широко известимии именами (В. Маякоский, А. Блок, С. Есении, В. Бросов) в кинте представлены поэты, мало знакомые широкому кругу читателей (Д. Алатэрсив, В. Кириллов, А. Вермишев и др.).

 $\Pi \frac{4702010200 - 1346}{080(02) - 87} 1346 - 87$ 

84 P 7

ПОЭТЫ - РЕВОЛЮНИИ

Русская поэзия первых десятилетий Советской власти о Великом Октябре

Составитель Феликс Анатольевич Бурташов

Редактор Е. М. Кострова .

Художественный редактор И. С. Захаров

Технический редактор Т. Б. Слизун

#### ИВ 1346

Савио в нябор 12.1.286. Подписано к печаен 11.06.87. Формат В4.5109%, Б. Бумата видконо. экумальном. Гаринтура «Лигературная». Печать высокая, Усл. печ. п. 20.42 Усл. пер. пр. т. 30.66. Уч-изд. п. 29.50. Заказ М. 6009. Цена 2 р. 80 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьсной Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Кузбасс» Кемеровского обиома КПСС. 650066, г. Кемерово, Онтябрьский пр., 28.







